

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

### О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

PG 3337 K7Z58

BRILIANT, S.M.

EGO ZHIZN' I LITERATURNAIA

DEIATEL' NOST'







+ 2711/b7

er. 3031/1



и. А. Крыловъ.



віографическая вивліотека Ф. ПАВЛЕНКОВА

Briliair, S.M.

# И. А. КРЫЛОВЪ

### ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРВЪ

С. М. Бриліанта

Съ портретомъ И. А. Крылова, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ

цъна **25** коп.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ типогр. товарищ. «овщественная польза», в. подъяч., 89. 1891

BH



Съ осени 1890 года издается задуманная Ф. Павленковымъ біографическая библіотека подъ заглавіемь:

# ЖИЗНЬ ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Въ составъ этой библіотеки войдуть біографіи слядуюшихъ лии»:

### иностранный отдълъ.

Байронъ, Бальзавъ, Ф. Беконъ, Бетховенъ, Бисмаркъ, Боккачіо, Р. Вагнеръ, Вашингтонъ, Л. Винчи, Вольтеръ, Галилей, Гарибальди, Гарривъ, Гейне, Гете, Гладстонъ, Говардъ, Григорій VII, А. Гумбольдтъ, Гусъ, Гутенбергъ, Гюго, Дагерръ, Дантъ, Дарвинъ, Декартъ, Дженнеръ, Дидро, Диккенст, Жоржъ-Зандъ, Золя, Кантъ, Кальвинъ, Кеплеръ, Колумбъ, Контъ, Конфуцій, Коперникъ, Р. Кохъ, Кромвель, Кукъ, Кювье, Лавуазъе, Лессенсъ, Лессингъ, Ливнигстонъ, Линкольнъ, Линней, Лойола, Локкъ, Лютеръ, Магометъ, Маккіавелли, Мальтусъ, Меттернихъ, Микель-Анджело, Мольеръ, Мильтонъ, Мирабо, Мицкевичъ, Морзе, Моцартъ, Наполеонъ I, Ньютонъ, Оуэнъ, Паскаль, Пастеръ, Песталоции, Прудонъ, Рабле, Рафаэль, Ротшильдъ, Руссо, Свифтъ, Сервантесъ, В. Скоттъ, А. Смитъ, Спиноза, Стенли, Стефенсонъ, Теккерей, Уаттъ, Фарадей, Франклинъ, Францискъ Ассизскій, Фультонъ, Шекспиръ, Шиллеръ, Эдисонъ, Эразмъ и другіе.

### РУССКІЙ ОТДВЛЪ.

Аввакумъ, Аксакови, Аракчеевъ, Боткинъ, Бѣлинскій, Верещагинъ, Глинка, Гоголь, Грановскій, Грибоѣдовъ, Демидовъ, Достоевскій, Зининъ, Карамзинъ, Каразинъ (основатель карьковскаго университета), Катковъ, Кольцовъ, Крамской, Криловъ, Лермонтовъ, Ломоносовъ, Менделѣевъ, Некрасовъ, Никонъ, Новисвъ, Островскій, Петръ Великій, Пироговъ, Посошковъ, Пржевальскій, Пушкинъ, Салтиковъ, Скобелевъ, Сперанскій, Суворовъ, Л. Толстой, Тургеневъ, Гл. Успенскій, Шевченко, Щепкинъ и другіе.

Каждому изъ перечисленных здъсь лицъ посвящается особая инимиа, заключающая въ себъ около 100 страницъ и снабженная портретомъ.

**Цъна каждой кинжки—25 коп.** Все изданіе будеть закончено втеченіе двухь льть, т. е. до наступленія 1893 года.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 12 Января 1891 года.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

| Глава | I. Дътство п юность                           | CTP<br>5 |
|-------|-----------------------------------------------|----------|
| יי    | II. Первые шаги на литературномъ поприщъ      | 14       |
| ,,    | III. Крыловъ-журналистъ. Періодъ бездъйствія. | 28       |
| ņ     | IV. Крыловъ - баснописецъ                     | 41       |
| "     | V. 1812—1825 r                                | 54       |
| ,,    | VI. Покой и слава                             | 70       |



## Источники, послуживш і с основаніемъ для біографіи И. А. Крылова.

- Сборникъ статей, чит. въ отдъленіи русск. языка и словесности Имп. Акад. Наукъ, 69 г., т. VI.
- Л. Н. Майкоог, академикъ. Первые шаги И. А. Крылова на литературномъ поприщъ, "Р. В.", 1889 г., кн. 5-я.
- Полное собраніе сочиненій И. А. Крылова съ біографіей П. А. Плетнева, изд. 1847 и 59 г.г.
- Журналы: "Почта Дуковъ" 1789 г., "Зритель" 1792 г., "Спб. Меркурій"—1793 г.
- 5) Примъчанія къ баснямъ Крылова В. О. Кеневича.
- Статья академика А. Ө. Бычкова о переводахъ басенъ Крылова на иностранные языки.
- 7) Киязь Вяземскій. Полное собраніе сочиненій изд. гр. Шереметьева
- 8) Батюшковъ. Письма и сочиненія. Изд. Акад. Наукъ.
- Васни И. А. Крылова съ біографіей И. А. Плетнева. ивд. подъ редакціей В. Кеневича.
- 10) Державинъ. Віографія, т. ІХ, изд. Ак. Наукъ.
- 11) М. И. Лобановъ, академикъ. «Жизнь и соч. Крылова», 1847 г.
- 12) Вигель. Воспоминанія.
- 13) И. И. Дмитреевъ. "Ваглядъ на мою жизнь".
- 14) М. И. Дмитрієвъ. "Изъ запаса моей памяти".
- 15) Жихареев. "Дневникъ чиновника, 0. 3. 1855-го года, кн. 4, 5, 7, 8 и 9-ая.
- 16) Пыпинъ. Общественное движение при Александръ I.
- 17) Колбасииз. Литературные даятели прежняго времени.
- 18) «Русская Старина» и другіе историческіе журналы.

### ГЛАВА І.

### Дътство и юность.

Равнодушіе Крылова къ его біографамъ.— Крыловъ—представитель прошлаго въка. — Рождевіе его. — Отецъ. — Пугачевщина. — Наслъдственныя черты характера — Находчивость и хладнокровіе. — Опасность въ дътствъ. — Лагерная жизвь. — Тверь. — Служба отца. — Воспитаніе того времени. — Ученіе Крылова. — Смерть отца. — Мать. — Юноша-чиновникъ. — Домъ Львова. — Развлеченія. — Кръпоствой бытъ. — Въкъ Екатерины. — Журналы. — 14-ти-лътній авторъ "Кофейницы". — Переъздъ въ столицу. — Отставка. — Казенная палата.

Крыловъ не любилъ вспоминать о своей молодости и дътствъ. Мудрый старикъ сознавалъ, что только въ басняхъ своихъ переживетъ онъ самого себя, своихъ сверстниковъ и внуковъ. Онъ, въ самомъ дълъ, какъ бы родился въ сорокъ лътъ. Въ періодъ полной своей славы онъ уже пережиль своихъ сверстниковъ, и не отъ кого было узнавать подробностей его юнаго возраста. Крыловъ не интересовался тъмъ, что о немъ пишутъ и говорятъ, оставляль безь вниманія присылаемыя ему для просмотра собственныя его біографін-русскія и французскія. На одной изъ нихъ онъ написалъ карандашемъ: «Прочелъ. Ни поправлять, ни выправлять ни время, ни охоты нътъ». Неохотно отвъчалъ онъ и на устные разспросы. А насъ интересуютъ конечно малъйшія подробности его жизни и дътства. Послъднее интересно еще тъмъ болъе, что Крыловъ весь, какъ по рожденію и воспитанію, такъ и по складу ума и характера, принадлежить прошлому въку. Двадцать пять лътъ уже истекаетъ съ того дня, какъ вся Россія праздновала стольтній юбилей дня рожденія славнаго баснописца. Онъ родился 2-го февраля 1768 года въ Москвѣ. Знаменитый впослѣдствіи анекдотической лѣнью, Крыловъ началъ свой жизненный путь среди странствій, трудовъ и опасностей. Онъ родился въ то время, когда отецъ его, бѣдный армейскій офицеръ, стоялъ со своимъ драгунскимъ полкомъ въ Москвѣ. Но поднялась пугачевщина, и Андрей Прохоровичъ двинулся со своимъ полкомъ на Уралъ. Ревностный воинъ,—отецъ Крылова съ необыкновенной энергіей отстаивалъ отъ Пугачева Яицкій городокъ.

«Къ счастью», говоритъ Пушкинъ въ своей «Исторіи Пугачевскаго бунта»: «въ крѣпости находился капитанъ Крыловъ, человѣкъ рѣшительный и благоразумный. Онъ въ первую минуту безпорядка принялъ начальство надъ гарнизономъ и сдѣлалъ нужныя распоряженія». Нашъ баснописецъ наслѣдовалъ отъ отца эти качества и нерѣдко проявлялъ въ оригинальной формѣ какъ осторожность и благоразуміе, такъ и находчивость или рѣшительность.

Хладнокровіе и рёшительность были вёроятно причиной успёховъ его и въ карточной игрё, которой со страстью предавался онъ одно время. Тёми же качествами, хотя и не въ той оригинальной формё, обладаль отецъ Крылова, а это въ борьбё съ такимъ врагомъ, какъ Пугачевъ, было гораздо важнёе, чёмъ безразсудная слёпая отвага, въ которой и у послёдняго не было недостатка. Въ самомъ дёлё, оборона капитана Крылова привела въ такую ярость Пугачева, что онъ «скрежеталъ» зубами послё неудачнаго приступа и грозилъ повёсить не только Симонова и Крылова, но и все семейство послёдняго, находившееся въ то время въ Оренбургъ. «Такимъ образомъ», говоритъ Пушкинъ, «обреченъ былъ смерти и четырехлётній ребенокъ, впослёдствіи славный Крыловъ». Но Пушкинъ ошибался въ возрастё Крылова: ему шелъ уже въ то время седьмой годъ.

Ужасы того времени должны были оставить неизгладимый слёдъ въ умномъ и наблюдательномъ ребенкв. Во всякомъ случав походная жизнь, семейная обстановка бёднаго армейскаго офицера и тесное соприкосновене съ военными бытомъ, съ его тревогами, откровенными нравами и сценами то трагическаго, то комическаго карактера, имъли не

сомивное вліяніе на образованіе характера Крылова. Выть можеть не покидавшая его во всю жизнь страсть къ пожарамъ, благодаря которой лвнивый и равнодушный Крыловъ подымался съ постели и двлался проворнымъ и торопливымъ, была именно плодомъ впечатлвній того періода двтства. Но что еще важиве, впечатлвнія этого времени имвли вліяніе на его поздивишее отношеніе къ народу, къ его бурной силв и порывамъ.

Конечно, тревожное дѣтство не было хорошей подготовкой къ правильному образованію и воспитанію. Правда, вслѣдъ за окончаніемъ бунта отецъ Крылова вышелъ въ отставку и поселился въ Твери, гдѣ получилъ мѣсто предсѣдателя губернскаго магистрата. Но условія жизни даже губернскаго города были не таковы, чтобы поправить дѣло. Ни постоянныхъ пансіоновъ, ни городскихъ школъ въ то время еще не знали. Народныя училища стали возникать только съ 1786 года. Современникъ Крылова, извѣстный поэтъ и баснописецъ Дмитріевъ, сынъ родового помѣщика, не жалѣвшаго средствъ для его образованія, обучался однако ариеметикѣ у гарнизоннаго солдата, сержанта Копцева, отъ котораго слышалъ одни только «непонятныя слова»: искомое, дѣлимое и т. д.

Все-же, на ряду съ «обязанностями чиновъ», Дмитріевъ въ въ пансіонъ знакомился съ исторіей и писалъ письма «по темамъ». Маленькій Крыловъ лишенъ быль даже такого скупнаго образованія. Учителей русскаго языка тогда не было, какъ не было ихъ и позже, даже въ началъ царствованія Александра; въ замънъ того учили французскому языку и миеологіи. Не было учителей и для Закона Божія. Сельскіе священники, происходя изъ дьячковъ, знали только по навыку одну перковную службу, а о катехизист не имъли понятія. Межлу тъмъ любознательность въ обществъ росла. Родители Крылова воспитаны были въ то время, когда даже самое слово «воспитаніе» понимали совсёмъ въ иномъ смысль. «Могу сказать», говорила одна барыня, «мы у нашего батюшки хорошо питаны: «одного меду невпроедъ было». Правда, если не было еще воспитанія и правильнаго ученія, то быль уже Ломоносовъ, примъръ котораго дъйствовалъ возбудительно на многихъ, а начало царствованія Екатерины II создало

обширную литературу, переводную и оригинальную. Къ счастью отецъ и мать Крылова понимали и цѣнили образованіе. Отецъ его оставилъ послѣ себя цѣлый сундукъ книгъ, что въ то время было большой рѣдкостью и роскошью, особенно при походной жизни бѣднаго армейскаго офицера.

Председателемъ губернскаго магистрата въ Твери отепъ Крылова быль недолго, и черезь три года умерь, оставивь семью — нашего Крылова, одиннадцатилътняго отрока, съ матерью и младшимъ братомъ Львомъ — безъ всякихъ средствъ. Пока отецъ былъ живъ, онъ помогалъ матери въ воспитани сына и училъ его. чему могъ, по крайней мъръ русской грамотъ. Теперь могла лишь давать наставленія дітямь вь правилахь религіи. насколько дозволяло ей время, уходившее на хозяйство и хлопоты о пропитаніи семьи. Кром'я того юноша учился французскому языку у гувернера-француза въ дом'в пом'вщика Львова. вивств съ его пвтьми. Благодаря почетному положению отпа Крылова въ городъ, ему не трудно было получить отъ Львова дозволеніе сыну приходить на уроки его дітей. Это было въ то время въ общемъ обыкновеніи, но часто вліяло дурно на характеръ дътей, такъ какъ гувернеры не забывали указывать ученикамъ па разницу ихъ положенія и воспитывали часто спъсивость въ однихъ, зависть и лесть въ другихъ. Можетъ-быть поэтому Крыловъ учился неохотно. Мать лаской и разными средствами старалась однако поощрять его. Крыловъ самъ впоследствіи, изменивъ разъ своей обычной сдержанности и молчанію, простодушно отв'єтиль г-ж в Карлгофъ на вопросъ о томъ, отличался ли онъ чъмъ-нибудь въ дътствъ: «и, матушка, быль дитя, какъ и всъ: играль, ръзвился, учился не отлично, иногда меня и съкали». Но такъ-ли это? Не отличаясь ничемъ отъ сверстниковъ, при обстановке мало удобной для образованія и развитія, едвали могь явиться 14-льтній юноша уже авторомъ литературнаго произведенія—слабаго, но не лишеннаго интереса и таланта.

\* \*

Девяти лътъ Крыловъ записанъ былъ—конечно только формально—подканцеляристомъ въ Калязинскомъ магистратъ.

Со смертью отца перечислили его съ тъмъ-же чиномъ въ Тверской магистратъ на дъйствительную службу.

Одиннадцати лътъ становится онъ опорой семьи. Положеніе безотрадное, но Крылову, можпо сказать, было счастье. Заключалось оно въ томъ, что родители его были честные люди. Протянуть всю жизнь военную лямку, потомъ занять мъсто предсъдателя магистрата и хотя бы въ три года службы ничего не оставить семьъ, для человъка способнаго, какимъ быль отецъ Крылова, значило въ то время быть честнымъ человъкомъ.

Въ прошеніи о пенсіи на имя государыни вдова писала, что мужъ оставиль ее въ нищеть, такъ какъ, «не имъя вотчинъ», содержаль семью однимъ жалованіемъ. Но вдовьи слезы не дошли до императрицы. Да и наивна была ея просьба. Жалованье въ то время гражданскимъ чинамъ давалось ничтожное, взамънъ того имъ предоставлялось «кормиться». «Кормленіе» заключалось въ «благодарности» и взяткахъ. Съ этимъ явленіемъ мирилась сама Екатерина, и строгіе указы противъ взятокъ не тревожили сна Частобраловыхъ и Кривосудовыхъ.

Взамънъ денегъ отецъ Крылова оставилъ сыну неслыханное въ то время при его состояніи насл'єдство - сундукъ съ книгами. Тутъ были конечно и «Свътъ зримый въ лицахъ», и «Древняя Вивліоника» Новикова, и его-же «Дівнія Петра Великаго» «съ дополненіями» — настольныя книги того въка и начала нынъшняго, а рядомъ съ этимъ несомнънно были Жиль-Блазъ, Шехеразада, Телемакъ и быть-можетъ Донъ-Кихотъ. Вибстб съ книгами наследовалъ Крыловъ отъ отца и охоту къ чтенію. Причиной того, что Крыловъ неохотно учился. конечно и случайность, отрывочность наго ученія, и недостатокъ наглядности, которой требоваль его живой, наблюдательный умъ. Но охота, можно сказать даже страсть къ чтенію осталась у него на всю жизнь. Впоследствіи, уже славный баснописецъ, Крыловъ во время дежурства на службе въ Публичной Библіотеке не скучаль, подобно свонь имъ сослуживцамъ. Въ то время какъ Гнедичъ во время деат журства нервно ходилъ по двору и приходившимъ знакомымъ

баснѣ, изобразивъ «ворону въ павлиньихъ перьяхъ». Въ сатиры того времени юноша назвалъ свою героиню «Нов дова», уже обличая этимъ наиболѣе комичную сторону еграктера. Вотъ образецъ ея разсужденій:

Кофейница. (Гадаетъ, глядя на гущу). Какъ ваше имя

ьяня;

Новомодова. «Да развѣты не можешь угадать это на кофе на что-жь тебѣ его и знать? Не по имени-ли и по отчеству хо ты меня звать?»

Кофейница. «Конечно, сударыня».

Новом одова. «О мадамъ! Пожалуйста не дълайте этого дураче для того что это пахнетъ русскимъ обычаемъ и ужасть какъ не рошо. Я никогда во Франціи не слыхала, чтобъ тамъ другъ др звали по имени и отчеству, а всегда вовуть мамзель или мадал это только наши русскіе дураки дълаютъ, и это безмърно какъ ду

Поклонница Франціи и французскаго языка, она оді въ совершенств'я спрягаетъ глаголъ «драть» и склон. «палки».

Опера слаба, но она не слабъе оперъ того времени, надлежавшихъ болъе опытнымъ писателямъ; по крайней въ ней нътъ баласта, есть юморъ и мъстами недурные ст хотя есть и такіе, какъ «драться я не не умъю» и т. д. всъхъ ея недостаткахъ, въ ней чувствуется та «свъжесть созда которая всегда отличаетъ раннія, съ любовью отдълаг произведенія пробуждающихся сильныхъ дарованій» (Майко

Въ то время какъ юный чиновникъ и сатирикъ пробо свои еще не окръпшіе львиные когти, мать его ръщ отправиться съ семьей въ Петербургъ и тамъ искать пр ціи для сына по службъ или хлопотать о пенсіи. Въ с годъ появленія «Недоросля», въ 1782 году, Крыловъ с терью и братомъ очутились въ этой новой столицъ, въ городъ, который уже тогда современники называли «принымъ».

Крыловъ получилъ мѣсячный отпускъ. Срокъ этотъ истекъ, но Твери уже не суждено было увидѣть своего наго сына. Только въ слѣдующемъ году тверской маги хватился пропавшаго подканцеляриста «крылова» и посля Петербургъ требованіе: «крылова, яко проживающаго комъ, сыскавъ прислать за присмотромъ».

Отецъ Крылова оставилъ военную службу въроятно вслъдвіе личныхъ неудовольствій, такъ какъ при переходъ на статую службу не былъ награжденъ даже повышеніемъ чина. За го просилъ самъ Потемкинъ, но ему отвъчали, что Крыловъ се уволенъ и награжденіе его зависитъ отъ сената, куда енная коммиссія постановила «сообщить». Что сталось съ имъ сообщеніемъ, неизвъстно. Быть можетъ, еслибы Крывъ-отецъ дожилъ до старости, его привезли-бы съ фельдогремъ въ Петербургъ и наградили за старую службу, какъ о сдълалъ императоръ Павелъ съ однимъ бъднымъ маіоромъ, старившимся въ своей глухой деревенькъ.

Не знаемъ, нужно-ли жалъть, что капитанъ Крыловъ не жилъ до запоздавшаго награжденія, когда къ нему, какъ и маіору, вполнъ была-бы приложима басня «Бълка», напиная позднъе его сыномъ. Бълка при отставкъ получила возътьковъ:

«Оръхи славные, какихъ не видълъ свътъ; Всъ на подборъ оръхъ къ оръху—чудо, Одно лишь только худо: Давно зубовъ у бълки нътъ».

Однако матери Крылова повидимому удалось отыскать экровителя, если не въ лицѣ самого Потемкина, то кого-ни- дь изъ прежпихъ начальниковъ или сослуживцевъ мужа, вслѣдъ за грознымъ приказомъ о розыскѣ Крылова послѣдо- лъ приказъ тверского и новгородскаго генералъ-губернатора афа Брюсса, коимъ подканцеляристъ Крыловъ, согласно прознію его, за слабостью здоровья, па основаніи указа о вольсти дворянства— «поелику онъ изъ штабъ-офицерскихъ дѣ- тражденіемъ за безпороч- го службу чиномъ канцеляриста. Вслѣдъ за тѣмъ Крыловъ ступаетъ на службу въ Казенную Палату, съ жалованьемъ рублей въ годъ, и остается навсегда въ Петербургъ.

### ГЛАВА II. -

### Первые шаги на литературновъ поприщъ.

Старый Петербургъ. — Увлеченіе Крылова сценой. — Дмитревскій въ "Семиръ". — Театръ въ Эрмитажъ. — Сумароковъ. — Расивъ и Буало. — "Клеепатра". — Судъ Дмитревскаго. — Новая попытка въ ложно-классическом родъ: "Филомела" и новая неудача. — Дмитревскій, — Вліяніе его м Крылова. — Дворъ Екатерины. — Комедіи Крылова. — Перемъна службы. — Смерть матери. — Новыя связи и знакомства. — Литераторы и вельможи. — Ссора съ Княжнинымъ и Соймоновымъ. — Мстительность. — Письма Крилова. — «Проказники».

«Старый Петербургъ» въ 1782 году не быль красивъ 🗈 грандіозень, какъ теперь, но все-же не даромъ его называл «прекраснымъ». Не говоря уже о царственной Невъ и канъ лахъ, городъ поражалъ глазъ своею стройностью и свъжести новизны. Здёсь было «окно въ Европу», и даже сами враг всего, что не Русью пахло, смирялись предъ этимъ новымъ вел чіемъ. Правда, на Невскомъ дворцы и каменныя зданія пер межались еще деревянными домиками и пустырями, но этоть не статокъ скрадывали огромные сады. Еще недавно Фонтав. была границей города и на ней вырубали лъса, «пабы к рамъ пристанища не было», а теперь здёсь красовались дворич построенные Растрелли и другими знаменитыми архитекто рами, тянулись сады вельможъ и т. д. Границы города отоды нулись дальше; онъ росъ какъ сказочный младенецъ «не и днямъ, а по часамъ». Уже высился во всемъ своемъ велич Зимній Дворецъ. Екатерина закончила его и основала Эри тажъ. Особое и драгопъннъйшее достояние Петербурга пре ставляль тоть редкій по красоте и величію памятникь в основателю, которымъ и теперь любуемся мы и наши гости.

Мать Крылова поселилась съ сыновьями въ Измайловскомъ элку. Хотя это было уже въ чертъ города, но все напоминало всь больше Тверь, чемъ столицу. И здесь на каждомъ окнъ жно было видеть горшокъ бальзамина, а огороды и домашія птица составляли подспорье въ хозяйствъ обитателей. інимъ годовымъ жалованьемъ сына въ 25 рублей жить было льзя, даже при баснословной дешевизнъ того времени. Первое ремя Крылова занимала новая обстановка. Но не городъ и не ужба были тлавнымъ предметомъ его вниманія. Его влекла тература. Крыловъ понесъ свою «Кофейницу» къ извъстму тогда въ Петербургъ типографу-книжному торговцу и лютелю музыки — Брейткопфу. Думаль-ли последній что-нибудь влать изъ этой оперы, или хотвль только поддержать сивлаго ношу, въ которомъ заметилъ если не талантъ, то по крайней зрѣ умъ и увѣренность, только онъ купилъ у Крылова «Кофейцу» за 60 рублей. Такой успъхъ конечно возвысиль Крыва въ его собственныхъ глазахъ и доставилъ ему уважение и потное мъсто въ средъ сослуживцевъ. Театръ быль въ это емя единственнымъ источникомъ, удовлетворявшимъ эстетичеимъ потребностямъ, пробуждавшимся въ обществъ; но за то ъ имълъ такихъ горячихъ любителей, такихъ страстныхъ клонниковъ, какихъ не знаетъ уже наше время. Ничто такъ сближало людей, какъ страсть къ театру, къ сценв. Въ канцеріяхъ чиновники въ то время не были обременены работой и гли свободно вести разговоры, иногда даже горячіе споры о дооинствъ пьесы и артистовъ; каждый актеръ и актриса имъли ою партію. Первыми знакомствами Крыловъ быль обязань оему имени автора театральной пьесы. Знакомства завязывась не только въ канцеляріи, но и въ театръ. Вольнаго теаа еще не существовало, но зато быль не трудень доступъ придворный театрь въ Эрмитажъ.

«Екатерина хотёла по два раза въ недёлю доставлять эимъ подданнымъ счастье видёть ее и наслаждаться плодами а, таланта и изящнаго вкуса». Мёста въ ложахъ и партер'я значены были по чинамъ, въ райк'в-же дозволялось быть зритямъ всякаго состоянія. Здёсь Крыловъ въ первый разъ тлёлъ Дмитревскаго въ «Семир'в» и Сандуновыхъ въ опер'я «Соза гага» (Рѣдкая вещь). Семира была вѣнцомъ славы марокова, который особенно въ Петербургѣ «утверд вкусъ публики надолго». Это не могло не имѣть вліяні: развитіе и направленіе таланта Крылова. Театръ не то. удовлетворялъ потребности въ развлеченіи, но служилъ чут не единственнымъ источникомъ и эстетическаго развитія.

Въ райкъ театра знатоки и любители имъли уже с условленныя мъста. Сужденія и споры, начатые здъсь, продол лись на другой день въ канцеляріяхъ. Крыловъ, хотя уже въ свои 15—16 лътъ не легко поддавался чужому в нію,—не устоялъ противъ вліянія театра и чтенія.

Вмѣсто денегъ за свою «Кофейницу» взялъ онъ у Бр копфа книги, а именно Расипа, Мольера и Буало. Съ иминуты слава «русскаго Расина»—Сумарокова и лавры Книна не давали юношѣ спать. Но у Расина были талант знаніе, у Сумарокова тоже была частица таланта, у Крылже и другихъ подражателей не было ни драматическаго ланта, ни образованія, ни развитого вкуса. Въ монолог Сумарокова слышались идеи Вольтера и проводились пон великаго, блестящаго и разнообразнаго XVIII вѣка. У Клова конечно не могло быть и тѣни чего-нибудь подобн Тѣмъ не менѣе онъ принялся и написалъ «Клеопатру».

Кончивъ пьесу, понесъ онъ ее къ знаменитому тогда ак Дмитревскому. Послъдній жилъ на Гагаринской набереж но Крылову вообразилось, что у Дмитревскаго, который прив его ласково и оставилъ пьесу у себя, не будетъ теперь ні кого дъла, кромъ чтенія его трагедіи, и онъ изъ Измайловсі полка сталъ ежедневно «навъдываться о судьбъ своего ді ща». Наконецъ Дмитревскій принялъ его и сталъ читатъ гедію съ нимъ вмъстъ. «Добродушно и охотно слушалъ умитактичный старикъ, разбиралъ содержаніе, дълалъ свои за чанія осторожно, но въско; хвалилъ, что было можно, по ряя къ труду, но не пропустивъ безъ замъчанія ни оді явленія, ни одного даже стиха, ясно показалъ, отчего дъйс незанимательно, явленія скучны, языкъ разговоровъ не отвътствуетъ предметамъ, словомъ, что трагедія никуда не дится и легче написать новую, чъмъ исправить старое». К

244/67

и. а. крылов. 13950. 17

овъ поняль и уничтожиль Клеопатру Взай въ ра найнсаль «Филомелу», взявъ сюжетомъ миеологическое преданіе ревней Греціи. Миеологія была тогда неизбъжной приправой о всякому знанію или, върнъе сказать, ко всякому невъжеству. рыловъ успълъ съ нею познакомиться по принятымъ рукордствамъ, но наука сводилась къ знанію лишь именъ миеичесихъ существъ и героевъ, безъ малъйшаго понятія о духъ ревняго міра. Это отразилось конечно и на «Филомель».

«Я люблю только ужасное—таковъ мой вкусъ», говоритъ зторъ одной пьесы въ романѣ «Жиль-Блазъ»: «Я согласенъ Аристотелемъ: надо возбуждать ужасъ». «Это одинъ изъ въъ трагическихъ сюжетовъ, которые волнуютъ душу обръми смерти. Ахъ, еслибы я писалъ для театра! я никого-бы выставлялъ на сцену, кромѣ кровожадныхъ принцевъ, кромѣ пръпыхъ героевъ, я-бы въ моихъ трагедіяхъ губилъ не лько главныхъ лицъ, но даже стражу. Всѣхъ-бы убивалъ суфлера». Таковъ былъ общій вкусъ того времени, и Плапльщиковъ вызывалъ восторгъ образованной публики тѣмъ, что
илъ похожъ на «рыкающаго льва». «Филомела» дошла до
всъ. Герой ея, согласно характеру Крылова, очень добротшно разсуждаетъ объ ужасныхъ страстяхъ. «Я имя на себя
возлагаю», говоритъ Терей: «а ставъ злодѣемъ, я весь
вътъ пренебрегаю».

Дъйствующія лица—манекены въ греческихъ тогахъ. «Всъ словія, необходимыя по тогдашнему времени въ трагедіи сопюдены строго. Въ ней пять дъйствій, Александрійскіе рифмоменые стихи, возвышенный языкъ, т. е. смъсь русскаго и 
эрковно-славянскаго, при герояхъ—наперсники, превышающіе 
тъ догадливостью въ крайнихъ случаяхъ; страсти—благородя, свойственныя лицамъ идеальнымъ, злодъянія выступаютъ 
предълы человъческихъ силъ, словомъ все, чему по загалось 
премънно быть, кромъ художественной истины и жизни, 
ея красками страны и народности».

Три года спустя Крыловъ самъ еще злѣе осмѣялъ подобныя есы и ихъ авторовъ.

Дмитревскій забраковаль Филомелу. Но эта строгая . тыка его произведеній не оттолкнула умнаго юноши

отъ опытнаго актера. Напротивъ, онъ видѣлъ въ немъ своего руководителя и друга. Да, несмотря на разницу лѣтъ — Дмитревскій былъ 32 годами старше Крылова — ихъ отношенія становились все тѣснѣе и перешли въ дружбу. Конечно, это говоритъ въ пользу ума и развитія Крылова, но надо помнит также и необыкновенный тактъ Дмитревскаго. Притомъ образоване и европейское просвѣщеніе не стерло съ его характера національныхъ красокъ и не уничтожило въ немъ привычекъ чисторусскаго человѣка. Такимъ образомъ, въ характерѣ его и Крылова было много общаго.

Но при блестящемъ дворъ Екатерины, умъвшей нять простоту и величіе, образоваль онь свой характем и манеры такъ, что больше походилъ на царедворца, чъмъ на актера. Самъ грозный Павелъ сказалъ ему разъ, сибясь ем находчивому отвъту: «ну, ты извъстный куртизанъ матупкина двора». Крыловъ нашелъ у него такимъ образов школу не только для своего таланта, но и для характем и житейскаго воспитанія, чего не могла ему дать ни домашня среда, ни приказная. И онъ съумъль воспользоваться этип уроками, котя и не сразу. Крыловъ, мнвніемъ котораго всв порожили, когда онъ успъдъ развить въ себъ тонкій вкусъ 1 пониманіе, всегда или хвалиль, или молчаль, какь-бы со всём соглашаясь, или тонко улыбался, не давая замътить, кому ж следовало, этой улыбки или предоставляя каждому толковать с въ свою пользу. Нъкто изъ писателей напечаталъ въ предв словін къ плохому, вездѣ забракованному сочиненію похваль слышанныя имъ отъ Ив. Андр. «Вотъ вамъ конфетка з неосторожность вашу», сказаль ему Гнедичь, но Ив. Анд продолжаль следовать своей системе. Известный въ молодося своимъ острымъ языкомъ, шутками и эпиграммами, Крыдов баснописецъ ушелъ однажды вдругъ среди одного литерату наго объда подъ предлогомъ нездоровья. Пріятель его, Лоб новъ, догадался, что причиной были эпиграммы противъ нъм торыхъ лицъ. Ив. Андр. действительно сознался, что так Хотя на него уже никто не могъ подумать, но «все-таг лучше дальше отъ зла», говорилъ онъ. «Въдь могутъ пол мать: онъ тамъ былъ, стало быть дёлить ихъ образъ мыслей

Такъ остороженъ сталъ Крыловъ, умудренный долгимъ опытомъ, съ трудомъ лишь въ зрёломъ возрастъ добившись покоя, который онъ такъ высоко ценилъ, который такъ нуженъ былъ въ самомъ деле славному баснописцу для его мудрой творческой работы.

\* \_ \*

Вернемся къ его первымъ шагамъ на литературномъ пути. Онъ какъ-бы очнулся теперь отъ долгаго сна. Петербургъ съ его европейскими зданіями, порядками и образомъ жизни заставилъ Крылова забыть на время вражду къ иноземпамъ.

Въ самомъ дълъ, въ Петербургъ, не только сравнительно съ Тверью, но даже съ Москвой, жизнь была проще. Не такъ силенъ былъ контрастъ нелъпой старины и не менъе нелъпыхъ, ложныхъ внёшнихъ подражаній. Контрастъ значительно сглаживался, особенно благодаря вліянію самой императрицы, соединявшей вокругь себя все лучшее, что только выражало собою образование и вкусъ. любезность и простоту. Вивств съ тъмъ привычки, развлеченія, интересы и правила общежитія столичнаго населенія заимствовали свой свъть оть нея. Екатерина II дъйствовала не только какъ парица, но и какъ женшина обаяніемъ своего такта, ума и любезности. Очень возможно, что Крылову уже въ первое время пребыванія въ Петербургъ случалось видъть близко этотъ кругъ. Есть указанія на то, что поздибе, во время своей журнальной дбятельности, онъ бывалъ на собраніяхъ въ Эрмитажт, но Лобановъ говорить, что Бецкій читаль и одобриль его первую басню, написанную на 14-мъ году. Даровитый юноша рано обратилъ на себя внимание и можетъ-быть тогла-же, какъ интересный самородокъ, показанъ былъ императрицъ и двору.

Неудача «Филомелы» отклонила его отъ ложной дороги. Онъ вернулся снова къ оперъ и комедіи. Вмъстъ съ тъмъ воротился онъ къ осмъянію нельпыхъ заимствованій, страсти къ модамъ и нарядамъ. Здъсь, казалось, вступалъ онъ на свой истинный путь сатиры или по крайней мъръ каррикатуры, но ему пришлось еще долго блуждать въ исканіи пути. Онъ

не быль рождень писателемь-драматургомь. Умный и наблюдательный, Крыловъ не способенъ былъ сливаться съ другимъ липомъ въ одно пълое и ни минуты не могъ жить сердцемъ ни съ къмъ изъ своихъ героевъ. Въ его трагеліяхъ герои разсуждають въ моменть самыхъ сильныхъ увлеченій, а дъйствуюшія лица комедій полобны маріонеткамъ. Совершенно пругимъ является Крыловъ, когда онъ, извлекая отдёльныя черты. даеть имъ живые образы, создавая такимъ образомъ типы болье или менье каррикатурные и въ то-же время живые. какъ сама дъйствительность. Вслъдъ за Филомелой въ томъже году явились двъ его комедіи: «Бъщеная семья» (комическая опера) и «Сочинитель въ прихожей».

Театральную дирекцію заваливали пьесами. Многіе любители пробовали писать съ единственною пълью добиться безплатнаго постояннаго билета въ партеръ. Входъ стоилъ мъдный рубль, и молодые люди неръдко не добдали и не допивали.

сберегая для театра последніе гроши.

Крылову какъ будто повезло для начала въ этомъ родъ. Директоромъ русской труппы быль въ это время — Павелъ Александровичъ Соймоновъ, генералъ-мајоръ, служившій въ Кабинет Ея Величества, челов къ умный, получившій образованіе въ Московскомъ университетъ. Онъ обратилъ вниманіе на Крылова, принялъ его оперу «Бъшеная семья» и поручилъ придворному композитору Деви положить ее на музыку. Крылову быль выданъ постоянный билеть въ театръ и заказанъ переводъ оперы: «Инфанты» (L'infante di Zamora).

Въ Соймоновъ Крыловъ нашелъ въ первый разъ снискодительнаго покровителя и благодаря ему перешель на службу въ Кабинетъ Ея Величества полъ непосредственное начальство Соймонова. Для матери Крылова последнее было конечно гораздо радостиве, чвив его литературный усивхв. Она скоро умерла и для нея въ послъдній часъ ея трудной жизни было утішеніемъ видеть сына на хорошей служебной дорогъ. Крыловъ горячо любилъ мать, и конечно ея радость была для него пріятнве чемь самая удача, такъ какъ онъ службу скоро бросиль и даже въ болъе зръломъ возрастъ не дорожилъ ею. Въ Кабинетъ Ел Величества чиновники также болъе занимались спо-

рами «о троянской войнъ» и театръ, чъмъ бумагами. Крыдовъ продолжаль писать и переводить. Хотя его «Кофейниць» не удалось увидать сцены, а «Въщеная семья» еще полго оставалась въ забвеніи, тёмъ не менёе онъ имёль уже литературное имя, отчасти благодаря этимъ вещамъ и переводамъ или передълкамъ, отчасти благодаря нъкоторымъ стихотворнымъ мелочамъ, въ особенности эпиграммамъ, которыя тогда быстро распространялись. Насмъшливый умъ и острый языкъ, наконепъ самая внъшность его обращали уже на себя вниманіе. Юноша 18, 19 леть, Крыловъ, говорять, быль въ это время хулошавъ, но высокаго роста, съ большой головой и спутанными прядями волось, падавшими па открытый, умный лобь, выкупавшій некрасивыя, крупныя черты его лица. Подсмінвался онъ надъ всемъ и надъ всеми, не исключая и самого себя. Страсть къ каррикатуръ проникала его такъ, что онъ вездъ умълъ какую-нибудь смешную, комичную черту. Изъ знакомствъ по службъ въ Казенной палатъ сохранилъ онъ близкія отношенія съ Радищевымъ и Перепечинымъ, изв'єстнымъ театра, угадавшимъ талантъ знаменитаго потомъ актера Яковлева, когда последній быль еще сидельцемь въ лавкъ гостинаго двора. Теперь кругъ знакомствъ Крылова значительно расширился. Онъ сталъ бывать и въ кругу литературномъ, и у вельможъ-меценатовъ. Среди последнихъ были искренніе любители литературы, но были и такіе, что въшали портреты писателей на ствнахъ, но съ неособеннымъ почтеніемъ относились къ живымъ. Ихъ осмъялъ впоследствіи Крыловъ въ своей сатиръ. Впрочемъ сознание собственнято достоинства. созпаніе личности не было еще развито, и равенство отношеній между бёднымъ сочинителемъ и вельможей было немыслимо. Крыловъ самъ впоследствін разсказываль анекдоть о бедномъ сочинитель, повадившемся ходить къ вельможь, у котораго за объденный столь садилось отъ 30 до 40 человъкъ, «званыхъ и не звапыхъ». Сочинитель садился на концъ стола, и его часто обносили блюдами слуги. Однажды ему особенно не посчастливилось, онъ всталь почти голодный. Сдучайно после стола вельможа проходиль мимо него и ласково спросиль: «доволенъли ты?» «Поволенъ, ваше сіятельство, отвъчаль онъ: все вил-

но было». Кто знаетъ, не былъ-ли этотъ сочинитель-«инкогнито» самъ Крыловъ. Въ молодости ему часто приходилось не доблать и, при его аппетить, это было очень возможно. Притомъ со временникъ его. Вигель, познакомившійся съ нимъ позже въ имъніи князя Голицыка, рисуеть его въ этомъ отношеніи не слишкомъ щепетильнымъ. Онъ съ удовольствиемъ вспоминаетъ о занятіяхъ Крылова съ нимъ и сыновьями Голицына русскимъ языкомъ, но сохранилъ непріязнь къ Крылову за то, что послъдній указываль ему разницу въ рожденіи его и сыновей князя, хотя въ то-же время другимъ дътямъ указывалъ на преимущество общественнаго положенія семьи самого Вигеля. Этому можно вфрить. Крыловъ быль самолюбивъ, но таково было и его собственное воспитание въ домъ Львова, и понятия общества. Но если Крыловъ мирился такимъ образомъ съ преимуществами «высшихъ», то не могъ позволить равнымъ оскорблять его самолюбіе. Въ подобных случаях онъ быль мсте-Вспышка мести повела его однажды теленъ и злопамятенъ. далеко, при чемъ много помогла ему природная страсть къ осмъянію и каррикатурь.

\* \*

Эпизодъ, въ которомъ выказалъ онъ эту истительность. ярко рисуеть его характеръ въ молодости, его настойчивость и самоувъренность. Въ основаніи эпизода лежить отчасти недостатокъ воспитанія, образованія и развитія вкуса мододого Крылова, но вмёстё съ тёмъ и нравы общества, положеніе писателя и чинопочитаніе, даже въ литературномъ кругу. между собратьями по перу. Неряшливый и безпечный по природь, Крыловъ не особенно тяготился своимъ костюмомъ и встить тымь, что обличало его скудныя средства, но былность все-же делала его щекотливымъ въ некоторыхъ случаяхъ. Въ одномъ домв встретился онъ съ женой Княжнина, мавшаго тогда извъстное положение въ обществъ, какъ по своему таланту, такъ быть-можетъ еще больше по своимъ чинамъ, которыми жаловала его императрица. Жена его была женщина неглупая, но безтактная-довольно сказать, что она была дочь знаменитаго безтактностью, не менте чтмъ талантомъ. Сумарокова. Крыловъ въ это время занимался переводами для театра. «Что вы получили», спросила у него эта барыня: «за ваши переводы?»— «Мнъ дали свободный входъ въ партеръ».— «Сколько-же разъ вы пользовались этимъ правомъ?»— «Да разъ пять», отвъчалъ Крыловъ. «Дешево же! Нашелся писатель за пять рублей!»

Можетъ-быть насмъшка относилась больше къ дирекціи и положенію вещей вообще. Во всякомъ случав тому, кто обладалъ увъренностью въ себъ, въ своей силъ, незачъмъ было придавать большое значение полобной выходкъ. Наконецъ Крыловъ могъ отомстить шуткой или эпиграммой. Но общественное положение обидчицы, оскорбленное самолюбие человъка, сознающаго, что общество будеть на сторонъ обидчика только потому, что тотъ силенъ чинами и богатствомъ, вызвало злую и упорную месть Крылова. Онъ не отвътилъ ничего на оскорбленіе, но тъмъ хуже было для Княжнина и его супруги. Оба эти липа выставиль онъ на спену въ комедіи «Проказники», которая впрочемъ на театральныя подмостки тоже попала не скоро. Княжнину даль онъ имя Рифмокрада, а жену его окрестиль пикантнымь прозвищемь Тараторы! Рифиокрадъ-бездарный стихотворенъ, воображающій себя великимъ писателемъ, потому что онъ сочиняетъ трагедіи, безцеремонно наполняя ихъ заимствованіями. Онъ полъ башмакомъ у своей жены, которая впрочемъ очень высокаго мийнія о его талантъ. Таратора-женщина уже не молодая, но еще желаетъ прельщать своей красотой» и т. д. Въ журналъ «Почта Духовъ», гдъ Крыловъ продолжалъ свое мщеніе, есть между прочимъ сказка, начинающаяся такъ:

Ко славе множество имеемъ мы путей: Гомеръ хвалить себя умелъ весь светъ заставить. А Рифмокрадъ, чтобы верней себя прославить, Нажилъ себе жену, а женушка—детей, Которы въ зрелищахъ и кстати и некстати Въ ладоши хлопая, кричатъ согласно тятю.

Комедія такъ-же неудачна, какъ и прочія произведенія его въ этомъ родѣ. Только лица ближе къ жизни по той причинѣ, что списаны съ натуры. Впрочемъ Соймоновъ не замѣтилъ грѣха, когда Крыловъ показалъ ему комедію, и разрѣшилъ ему ее напечатать. Но прежде чёмъ Крыловъ могъ привести это въ исполнение, содержание комедии стало извъстно въ и дошло до Княжнина. Последній заполозриль и Лиитревскаго въ соучастіи или въ томъ, по крайней мѣрѣ, что онъ, просматривавшій вст сочиненія Крылова, навтрно зналъ объ этомъ и не удержалъ его. Дмитревскій, какъ тонкій политикъ, не желая вившивать себя въ это дёло, показалъ Крылову. Тогда Крыловъ, какъ бы пользуясь лично обратиться къ Княжлину-онъ не быль съ нимъ знакомъ — и ужалить его больнее, пишетъ къ нему оправдательное письмо, наполненное ядомъ ироніи, подъ видомъ невинности и наивности. Онъ удивляется, что Княжнинъ, комикъ, вооружается противъ комедіи на пороки и самъ «въ толпъ развращенныхъ людей» находить сходство своимъ домомъ. Онъ разсказываетъ самъ содержание своей комедін. Говорить, что вь мужѣ выводить онъ «парнасскаго шалуна», крадущаго лоскутки изъ французскихъ скихъ авторовъ (черта, въ которой Княжнинъ не могъ не узнать себя), приводящаго въвосхищение дураковъ и «обижающаго честныхъ людей» — намекъ на подозрѣніе его, Крылова, въ пасквиль и Диитревскаго въ соучастін. «Признаюсь», говорить онъ, «что сей характеръ учтиваго гордеца и бездъльника, не предвиля вашего гитва, старался я рисовать столько, сколько дозволяло мив слабое мое перо». (!) Дальше описываеть онъ свою Таратору, опять-таки прямо рисуя извъстныя черты жены Княжнина, и съ колкой наивностью прибавляетъ: «вы видите, есть-ли хотя одна черта, схожая съ вашимъ домомъ».

Онъ готовъ даже уничтожить комедію и написать другую, «но границы, полагаемыя вами писателю», говорить онъ, «такъ тъсны, что нельзя бранить ни одного порока, не прогнъвя васъ или вашей супруги: такъ простите мнъ, что я не могу въ оныя себя заключить».

Наконецъ Крыловъ предлагаетъ Княжнину «выписать тѣ гнусные пороки, которые ему или супругѣ его кажутся личностью» и сообщить ему, Крылову; тогда онъ постарается ихъ смягчить или уничтожить. Но не довольствуясь этой довольно

грубой ироніей, Крыловъ впадаетъ въ еще болье пошлый тонъ: «повърьте», говорить онъ, что васъ обидъль не я, описывая негодный домъ, который отъ трактира только разнится тъмъ, что на немъ нътъ вывъски (!), но обидъли тъ, кои сказали, что это картина вашего дома». Причина такой злости, запальчивости ярко сказывается однако въ заключительныхъ словахъ письма: «Впрочемъ напоминаю вамъ, что я благородный человъкъ, хотя и не былъ столь много разъ жалованъ чинами, какъ вы, милостивый государь».

\* \*

Комедія «Проказники» написана въ 1788 году. Въ мартъ слъдующаго 1789 года Соймоновъ снова вступилъ въ управленіе театрами, которое временно-было оставилъ. Отношеніе его къ Крылову теперь нъсколько перемънилось, и онъ прямо далъ понять послъднему, что не доволепъ его сатирой на лица. Все-же до слъдующаго года Крыловъ оставался на службъ, котя, возмущенный и оскорбленный отказомъ и нежеланіемъ Соймонова поставить принятую уже давно отъ него комедію «Бъшеная семья», написалъ и ему запальчивое письмо.

Письмомъ этимъ, раньше чёмъ басней, Крыловъ доказалъ, что «мстятъ сильно иногда безсильные враги». Письмо грубо и дерзко, но нельзя отказать ему въ умё и въ тонкой ироніи. Онъ знаетъ больное мёсто человёка. Какъ директоръ театра, меценатъ и любитель, Соймоновъ конечно вёрилъ въ свой вкусъ и умёнье оцёнить и выбрать пьесу. Крыловъ пишетъ ему, что даже о собственной комедіи не можетъ быть дурного мнёнія только для того, чтобы не опорочить разумъ, выборъ и вкусъ Соймонова, который ее принялъ, и не заставить этимъ другихъ думать, что вкусу директора театра могутъ быть пріятны негодныя сочиненія! «По той-же причинё», прибавляетъ Крыловъ, «старался онъ защищать совершенство «Инфанты», которую Соймоновъ поручилъ ему перевести, но ни одинъ умный человёкъ ему не вёритъ». Онъ увёряеть, что публика бранитъ многія пьесы и просыпается только «отъ му-

зыки въ антрактахъ», но онъ не хочетъ называть эти пьесы, не желая «опорочивать тонкій вкусъ директора». Если играютъ «столько скучныхъ вещей», то почему не сыграть его «бъдную оперу», «и неужели, ваше превосходительство», прибавляетъ онъ, «сія опера—самая негодная изъ всего вашего выбора?»

Этимъ больнымъ мъстомъ онъ пользуется широко и язвитъ и жалитъ Соймонова на всъ лады, все «не желая опорочивать его тонкій вкусъ». Онъ проситъ выдать ему деньги за переводъ «Инфанты», надъ которымъ онъ работалъ только по приказанію Соймонова, такь какъ «самъ никогда бы не осмълился выбрать для перевода оперу, въ которой нътъ ни здраваго смысла, ни хорошаго слога, ни правилъ», и т. д. Хитрый юноша отлично понимаетъ, какъ горьки эти пилюли для Соймонова, хотя-бы и отъ маленькаго человъка, бывшаго однако въ то время уже не безънзвъстнымъ, но какъ-бы вовсе этого не думая, въ изысканныхъ выраженіяхъ заявляетъ, что имъетъ намъреніе «припечатать» это письмо при своихъ произведеніяхъ, которыя хочетъ отдать на судъ публики.

Съ поразительной самоувъренностью говорить онъ при этомъ, что нъкоторымъ образомъ долженъ дать публикъ отчеть, почему его «творенія» не приняты на театръ. Но въ сущности всъ его комедіи, включая и «Бъшеную семью», всего меньше заслуживали подобнаго названія. Дъйствующія лица въ этихъ «твореніяхъ» таковы, что «не можешь надивиться, откуда эти люди зашли на сцену. Все, что ни говорять они, что ни дълають, о чемъ ни шумять, за что ни сердятся, такъ чуждо общественной жизни и условій свъта, что театръ привыкнешь почитать невъдомой планетой, куда волшебникъ-сочинитель забрасываеть насъ для изученія диковинокъ». Кромъ того они носять печать того-же грубаго и пошлаго тона, какъ и письма, что можно объяснить копечно однимъ только «низменнымъ умственнымъ и нравственнымъ уровнемъ той среды, гдъ протекала обыденная жизнь автора» (Майковъ).

Въ письмъ къ Соймонову онъ указываетъ еще на то, что Казасій — итальянецъ, служившій при театръ — сталъ дълать ему затрудненія относительно входа по безплатному билету и посылаетъ его въ низшія мъста. И здъсь находить онъ случай

уколоть Соймонова, говоря, что конечно нътъ причины обвинять его, Крылова, въ нарушении порядка.

«Правда», говорить онь, «я нередко сменось въ трагедіи и зеваю въ комедіи», но въ этомъ виноваты глупыя пьесы, и притомъ онъ «такъ счастливъ, что часто публика его въ томъ поддерживаетъ».

\* \*

Изъ всёхъ драматическихъ произведеній Крылова остается для насъ самою интересною «Кофейница», которая напечатана была въ первый разъ по случаю стольтняго юбилея дня рожденія Крылова. Она интересна какъ раннее произведеніе—проба пера, какъ зачатокъ его таланта, какъ первый узелокъ красной нити его сатиры.

На пути образованія своего таланта Крыловъ былъ не разъ около своего настоящаго призванія—призванья баснописца. Несомнънно, что нъкоторыя басни, напечатанныя безъ подписи въ журналъ «Утренніе часы», принадлежать его перу. Такимъ образомъ съ дътства ищеть онъ эту форму, какъ отыскивають предметь подъ звуки музыки; то приближаясь къ ней, то удаляясь, постоянно прислушиваясь къ этому призваню, требующему тонкой отделки, установившагося характера и врълаго опыта, онъ медленно подвигается къ цъли. Самыя неудачи дають ему случай упражнять силу воли и вырабатывать характеръ. Достоинство писателя ставить онъ все выше и выше. Въ письмъ къ Соймонову это сознание и смълость выкупають даже грубость тона. Жалуясь на то, что его посылають на низшія м'еста, онъ говорить съ справедливымъ негодованіемъ и горькой ироніей бъдняка-сочинителя, которымъ могутъ еще помыкать: «авторъ, которому дается входъ въ театръ въ рублевыя мъста, можетъ ожидать, что вы со временемъ пересадите его въ полтинныя, потомъ въ четвертныя, а потомъ и под'ять дверей у входа поставить его изволите!»

### ГЛАВА III.

### Крыловъ журналистъ. — Періодъ бездёйствія.

Крыловъ—сынъ въка Екатерины.—Цъльность натуры и сила убъжденія.—«Почта Духовъ».—Вліяніе Рахманинова.—Стремленіе Крылова къ отдълкъ въ изложеніи.—Риемокрадъ и Таратора —«Вадинъ».—Карамзинъ.—Журналы: «Зритель», «СПБ Меркурій» Отношеніе Крылова къ Карамзину.—Конецъ журнальной дъятельности.—Закрытіе типографіи.— Анюта.—Неудача въ любви.—Борьба чувства и воли.—«Чинъ человъка».—«Порывы и бездъйствіе». Кочевая жизнь и село Казацкое.—

«Геній и улыбка Екатерины ІІ творили чудеса, и перемѣны во всей Россіи шли гораздо быстрѣе, чѣмъ при Петрѣ Великомъ». Въ самомъ дѣлѣ перемѣны, которыя вносилъ въ русскую жизнь Петръ, держались только его сильной волей. Внутренняя неурядица продолжалась еще и при Екатеринѣ, доказательствомъ чего явилась пугачевщина.

Какъ знаменитый «Наказъ» быль выраженіемъ прекрасныхъ и благородныхъ стремленій лишь на бумагѣ, такъ въ нравахъ и обычаяхъ подъ красивыми нарядами, манерами и рѣчами, взятыми на прокатъ у французовъ, царили по старому невѣжество и произволъ. Большинство россіянъ, даже побывавъ за-границей, возвращались оттуда «свинья-свиньей», какъ говоритъ въ своей баснѣ Крыловъ.

Но Петръ Великій «прорубилъ окно въ Европу» и по новому пути стали являться гости къ Екатеринъ. Ее окружам философы и поэты. Своимъ умомъ и тактомъ она вліяла, сколько могла, на окружающее ее общество, а проводникомъ новыхъ понятій въ остальную массу явилась литература. Въ

числь орудій геніальнаго работника между топоромъ и сохой, которая такъ глубоко врвзалась въ целину русскаго чернозема, что и до сихъ поръ еще пашетъ, была и книга. Но она служила темъ-же практическимъ целямъ. Петру нужны были работники и мастера. Геніальный поэтъ-ученый, сподвижникъ Петра, писалъ о пользъ стекла, но Державинъ былъ уже «пѣвпомъ Фелицы», а фонъ-Визинъ началъ «чистить нравы». Писатели стали воевать «со страстьми и заблужленьемъ». Сама императрица подавала примъръ своими сатирическими комедіями, журнальными статьями, нравоччительными сказками и наставленіями о воспитаніи дітей. Казалось, что хорошимъ воспитаніемъ можно все исправить. И Крыловъ, какъ сынъ Екатерининскаго въка, остался навсегла того убъжденія. что все дъло въ нравахъ, а не въ учрежденіяхъ, не въ обпіемъ стров. Въ этомъ была ошибка, наложившая особую печать на всв произведенія Крылова. Его взгляды на современныя явленія родины и Европы были часто ошибочны, но сила убъжденія была такъ велика и выразилась у него такъ ярко, что сохраняетъ свою цену до сихъ поръ, представляя намъ уроки трезваго ума, житейской мудрости и знанія человіка, независимо отъ эпохи.

Сочиненія Екатерины играли ту-же роль въ литературѣ минувшаго вѣка, какую ботикъ Петра Великаго въ созданіи русскаго флота. За нею вслѣдъ явились Новиковъ, фонъ-Визинъ и др. Журнальная сатира уже сдѣлала свое дѣло и отцвѣла, когда явился Крыловъ и снова поднялъ старое знамя.

Въ 1789 году сталъ выходить въ Петербургѣ журналъ «Почта Духовъ». Кто былъ его издателемъ— самъ-ли Крыловъ или Радищевъ, или Рахманиновъ, неизвѣстно, но Крыловъ принималъ въ немъ значительное участіе. Нелѣпыя заимствованія у французовъ, утрата старыхъ хорошихъ нравовъ, разорительныя моды, пустота и волокитство, а главное иноземное воспитаніе и вредныя, по мнѣнію Крылова, ученія составляютъ главный предметъ его статей; эти-же темы переходятъ потомъ и въ басни. Двадцатилѣтній юноша Крыловъ выказалъ здѣсь умъ, устойчивость, твердое убѣжденіе, даже

смѣлость въ бичеваніи знатныхъ и сильныхъ, недостойныхъ своего сана, но не обладалъ образованіемъ настолько, чтобы понять настоящія причины бѣдствій народа, найти корни зла, таившіеся въ крѣпостномъ строѣ русской жизни. Тамъ, гдѣ онъ становится смѣлѣе и основательнѣе, замѣтно вліяніе болье образованнаго Рахманинова, одного изъ тѣхъ страстныхъ поклонниковъ Вольтера, у которыхъ «глаза наливались кровью», когда кто-нибудь не признавалъ мнѣній этого геніальнаго философа единственнымъ закономъ; но натура Крылова упорно не поддавалась никакому вліянію, особенно въ духѣ Вольтера, къ которому онъ, съ его патріархальнымъ складомъ ума и характера, чувствовалъ инстинктивную непріязнь. Отъ вліянія Рахманинова поэтому онъ скоро освободился, но во время участія въ «Почтѣ Духовъ» Рахманиновъ по собственному сознанію Крылова «давалъ ему матеріалы».

Принималь-ли участіе Радищевь въ журналѣ перомъ или хотя-бы даже только деньгами въ изданіи, которое не могло окупить расходовъ при 80 подписчикахъ, во всякомъ случаѣ присутствіе его замѣтно въ нѣкоторыхъ обличеніяхъ, напримѣръ въ нападкахъ на царедворцевъ. Когда судили его за книгу «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», Екатерина написала на дѣлѣ, что Радищевъ завидуетъ \*) приближеннымъ ко двору!

Журналъ выходилъ подъ названіемъ «Почта Духовъ», или «ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго философа Маликульмулька съ водяными, воздушными и подземными духами». Такъ окрестилъ его Крыловъ, настоявъ на этомъ въ споръ съ Рахманиновымъ.

Младшій членъ и сотрудникъ, не вносившій никакой матеріальной поддержки, онъ былъ очевидно на столько необходимъ для успѣха дѣла, что самъ Рахманиновъ, извѣстный своимъ упрямствомъ—хозяинъ типографіи и быть-можетъ самаго журнала— уступилъ молодому человѣку. Крыловъ вполнѣ оправдалъ ожиданія, хотя публика не оцѣнила достоинства журнала. Сатирическое дарованіе его развернулось съ большимъ

<sup>\*)</sup> Сухомлиновъ. Очерки по исторіи просвъщенія.

успъхомъ въ новой формъ. Онъ не умълъ оживить драматическаго дъйствія — этому мъшала сухость въ собственномъ его отношеніи къ дъйствующимъ лицамъ, но въ каррикатурныя свои изображенія и сатирическіе портреты онъ внесъ движеніе, чъмъ и отличается его сатира отъ сатиры тъхъ старыхъ журналовъ, которые «Почта Духовъ» напоминала своимъ названіемъ, какъ-то «Адская Почта» и др., гдъ находимъ одно лишь резонерство. Конечно здъсь нътъ жизни, но естъ движеніе. Изображаемыя лица— маріонетки, которыя разсуждаютъ и движутся по волъ автора. Ясно замътно, какъ эта повъствовательная форма служитъ Крылову мостомъ къ его баснъ.

Кто бы ни были эти духи: Зоры, Въстодавы и Дальновиды, ведущіе между собой переписку, Крыловъ чувствуетъ себя въ ихъ средъ прекрасно.

Характеры ихъ различны, но цёль одна, и другъ другу они не мъщають. Работая съ ними. Крыловъ вмъстъ съ тъмъ учился и развивался. Не только сотрудники, болье образованные чъть онь, помогали ему своимъ вліяніемъ, но самъ онъ изощряль наблюдательность и вкусь, много читаль и въ особенноности думаль. Въ это время успъль онъзначительно развить свой вкусь и продолжаль работать въ томъ-же направленіи. Онъ вскоръ сталъ однимъ изъ самыхъ тонкихъ знатоковъ и цѣнителей искусства, особенно благодаря своему тонкому остроумію и оригинальному, трезвому и мъткому уму. Уже въ письмахъ гномовъ Крыловъ проявляетъ стремление къ тонкой отдълкъ въ изложеніи. Его «письма», по прекрасному опредъленію г. Майкова, «напоминають собою новеллы, въ которыхъ нетолько описаны нравы общества, но и очерчены характеры липъ, разсказаны ихъ похожденія, и все это скрашено тонкимъ юморомъ, все вызываетъ тотъ светлый смехъ, о высокомъ нравственномъ значеніи котораго говоритъ Гоголь».

Уже комедія «Проказники» была удачніве другихъ, потому что лица списаны были съ живыхъ «подлинниковъ»; тоже самое отчасти находимъ и въ его журнальныхъ статьяхъ. Здісь, между прочимъ, встрібчаемся мы опять съ Рифмокрадомъ и Тараторой, которымъ неумолимый Крыловъ не даетъ по-

щады. Онъ не становится изъ Ахиллеса «Омиромъ», какъ комаръ въ его баснъ, даже и теперь, когда Княжнинъ и безъ того въ опалъ за свою трагедію «Вадимъ».

Теперь, въ 1789 году, Екатерина отнеслась къ невинному «Вадиму» Княжнина уже не съ той ясностью взгляда и терпимостью, какія она выказывала въ былое время. Это быль годъ французской революціи. Екатерина изм'єнила отношеніе ко всякимъ заимствованіямъ у французовъ и подражанію имъ даже въ модахъ. Когда, после революціи, вошли въ моду у насъ жабо выше нодбородка, стриженныя головы à la Titus, à la guillotine, лорнеты и коротенькія косы flambeau d'amour. Екатеринъ подобное франтовство очень не понравилось. Она этотъ нарядъ есёхъ будочниковъ и приказала олѣть въ дать имъ въ руки лорнеты. Франты после того быстро исчезли. Съ этихъ поръ непріязнь къ подражанію французамъ все росла. Императоръ Павелъ, по вступленіи своемъ на престолъ, приказаль выпустить на улицы двёсти солдать съ извёстной инструкціей, и многіе вернулись въ этотъ день домой съ разорванными на нихъ французскими жилетами и помятыми шляпами, а иногда и безъ оныхъ. Хотя даже и въ мърахъ, вызванныхъ подобнымъ неудовольствіемъ, императрица проявляля нъкоторый тактъ, все-же извъстная журнальная сатира въ этомъ духъ становилась излишней съ той минуты, какъ «со страстьми и заблужденьемъ» уже были не «одни писатели въ войнѣ».

Журналъ выходиль всего съ января по августъ. Неизвъстно, почему прекратился онъ раньше срока. Виною могли быть недостатокъ средствъ и малое число подписчиковъ, но могли быть и внъшнія препятствія, такъ какъ въ это время уже судили Радищева за его книгу «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву».

Каковы бы ни были причины прекращенія «Почты Духовъ», Крыловъ подмѣтилъ самъ, что она не удовлетворяла нарождавшимся потребностямъ, которымъ долженъ былъ служить журналъ въ то время. Въ обществѣ росло стремленіе къ сближенію съ Европой, и счастливымъ соперникомъ Крылова на журнальной нивѣ явился вскорѣ Карамзинъ. Въ самый годъ изданія «Почты Духовъ» 28-хъ лётній юноша Карамзинъ отправился въ свое путешествіе по Европі, плодомъ котораго явились его знаменитыя «Письма». Успіхъ этихъ посліднихъ показывалъ, что отъ общественнаго писателя требовалось нічто новое. Эта роль не годилась для Крылова, для этого ему недоставало качества, которымъ обладалъ Карамзинъ, помимо своего европейскаго образованія и таланта,—это качество было—настроеніе.

Настроеніе Карамзина было сантиментальное. Оно было чуждо трезвому уму Крылова, но отв'ячало настроенію общества, въ которомъ нашло отзвукъ чувство гуманности, сознаніе личности, сочувствіе угнетеннымъ рабамъ. Гнетъ кр'ятостного права начиналъ становиться невыносимымъ.

Возвратившись изъ-за границы, Карамзинъ сталъ издавать въ 1791 г. «Московскій журналь», имівшій большой успёхъ. Образованный и впечатлительный. Карамзинъ привезъ изъ-за границы запасъ наблюденій и дичныхъ знакомствъ съ корифеями литературы, философіи и поэзіи. Имена Шекспира, Шиллера и Гете уже окружены были очарованіемъ и поэзія ихъ вызывала у насъ подражаніе. Крыловъ понялъ необходимость перемъны программы журнала для успъха въ публикъ и ръшился попытаться писать въ этомъ направленіи. Соединившись съ Клушинымъ, однимъ изъ лучшихъ критиковъ того времени, онъ сталъ издавать журналъ «Зритель». «Зритель» печатался уже въ собственной типографіи Крылова, пріобрітенной имъ отъ Рахманинова. Во введеніи къ журналу Крыловъ говоритъ между прочимъ: «Не подумаетъ-ли кто, что здісь стиховь не будеть? Боже сохрани! Безь стиховь ежемъсячникъ, какъ пища безъ питья, или какъ чай безъ сахара. Угостить-ли тоть хозяинь гостей, который представить имъ объдъ, хотя-бы преизобильный и превкусный, но безъ всякихъ напитковъ? Еезъ стиховъ нельзя!»

Въ послъднихъ словахъ слышится иронія въ устахъ Крылова, но какъ бы то ни было, онъ ръшился на все, лишь-бы угодить публикъ и добиться успъха. Все можно сдълать при сильномъ желаніи—таковъ былъ его девизъ. Въ самомъ дълъ онъ сталъ писать и печатать стихи собственнаго издълія въ духѣ Державина и даже врага своего, Карамзина, проникнутые сентиментальностью. Конечно эти опыты были неудачны. Съ другой стороны, сатира его въ «Зрителѣ» стала менѣе интересна, чѣмъ была она въ «Почтѣ Духовъ». Время было уже для сатиры неудобное, да и отсутствіе Рахманинова и Радищева сказывалось невыгодно въ выборѣ матеріала. «Зритель» не имѣлъ успѣха; но Крыловъ твердо вѣрилъ въ свою волю, и новой попыткой его былъ журналъ «С.-Петербургскій Меркурій», ноявившійся въ 1793 году.

Эта новая попытка была и последней. Крыловъ убедился, что «плетью обуха не перешибешь», а тратить силы напрасно было не въ его характеръ. Въ Карамзинъ онъ видълъ личнаго врага. Упорный и настойчивый, Крыловъ готовъ былъ сломить препятствіе. если невозможно обойти, но рить его онъ не могъ. Его цёльная натура и желёзная воля не допускали компромиссовъ. На Карамзина обрушилась теперь та ненависть, которую питаль онъ прежде къ Соймонову. Впоследствии онъ сошелся съ Карамзинымъ въ одновъ кругу въ Петербургъ, и консерватизмъ связалъ ихъ отношенія, но это было тогда, когда Крыловъ уже перешелъ въ зръдый возрастъ, когда установилось въ немъ его эпическое равновъсіе и равнодушіе къ медочамъ жизни.

Въ «Меркурів» онъ осмъяль Карамзина. Здёсь-же, кромъ злой сатиры, не поскупился Крыловъ на личныя выходки дурного тона, но въ этомъ «похвальномъ словъ Ермалафиду» много правды, комизма и тонкой ироніи. Нельзя не замътить, что Крыловъ былъ правъ, предсказывая забвеніе произведеніямъ Карамзина и его журналу. Все это современемъ потеряло всавій интересъ, кромъ историческаго. Напротивъ, въ сатиръ Крылова такъ много ума, лукавой каррикатуры, тонкаго остроумія, столько ироніи, что и теперь она читается съ удовольствіемъ и интересомъ. Естественно, что молодому автору было досадно не имъть успъха, тъмъ болъе, что его трезвой натуръ казалось комичнымъ и неестественнымъ сентиментальное чувство, вошедшее въ моду въ литературъ съ Карамзинымъ. Это чувство вызвало идеализацію народа. «Какая свъжесть въ воздухъ!» писалъ Карамзинъ. «Уже стада разсыпаются вокругь

холмовъ; уже блистаютъ косы на лугахъ зеленыхъ; поющій жаворонокъ вьется надъ трудящимся поселяниномъ и нѣжная Лавинія приготовляетъ завтракъ своему Палемону» — и т. д. Въ дѣйствительности-же Лавинія и Палемонъ были крѣпостные люди... Каково было это въ глазахъ Крылова! — Не такъ понималъ онъ народность, онъ, которому суждено было еще стать на многіе вѣка первымъ народнымъ русскимъ поэтомъ. Впрочемъ въ свое время и Крыловъ не вполнѣ избѣгнулъ сантиментализма. Припомнимъ басню «Оселъ и Соловей», въ которой видно вліяніе легкой поэзіи Лафонтена:

... «Чуть-чуть дыша, пастухъ имъ любовался И только иногда, внимая соловью, пастушкъ улыбался».

Эти строки напоминаютъ больше картинку Ватто, чтиъ русскую природу и жизнь.

Кромъ журнала, въ типографіи Крылова печатались из-

данія переводныхъ романовъ.

Вь 1796 году вышелъ указъ императора Павла, упразднившій всё типографіи, кромё казенныхъ. Послёднимъ изданіемъ типографіи Крылова былъ романъ въ 13 частяхъ «Приключенія Шевалье-де-Фоблаза, сочиненіе Лувета де-Кувре», переводъ съ французскаго.

Съ этого времени Крыловъ долго ведетъ кочующую жизнь. Имя его исчезаетъ въ литературъ, и самъ онъ живетъ то въ деревнъ у кого-либо изъ вельможъ, то въ столицъ, то

пропадаетъ совершенно изъ виду.

\* \* \*

Въ 1790 году вслъдъ за прекращеніемъ «Почты Духовъ» Крыловъ оставилъ службу въ Кабинетъ и уъхалъ изъ Петербурга. Въ это время въ Брянскомъ уъздъ познакомился онъ съ молодой дъвушкой — Анной Алексъевной Константиновой. Онъ старается понравиться вътренной дъвушкъ, но сознаетъ, что съ его наружностью это трудно, и склонность его къ каррикатуръ и подсмъиванью выражается въ подтруниваньи надъ самимъ собой: «Нередко милымъ быть желая, Я передъ веркаломъ верчусь, И женскій вкусъ къ ужимкамъ зная, Ужимкамъ ловкимъ ихъ учусь. Лицомъ различны строю маски, Кривляю носикъ, губки, главки, И испугавшись самъ себя Ворчу, что вялая природа Не доработала меня И такъ пустила, какъ урода».

Въ то время въ модѣ была любовь платоническая, но Крыловъ былъ къ ней неспособенъ. Впрочемъ одно время дѣвушка повидимому выказывала расположеніе выйти за него.

Ради нея онъ дѣлаетъ долги и разныя безразсудства, словомъ находится въ періодѣ болѣзни, которою долженъ переболѣть всякій, какъ ребенокъ корью. Она любитъ наряды. Онъ находитъ, что ей они не нужны—такъ она хороша, но оправдывается передъ ней въ томъ, что воюетъ съ модами. Впрочемъ Аннушка его—хороша, онъ съ восхищеніемъ говоритъ о ея красотѣ и скромности, но не идеализируетъ ее.

Жизнь въ столицѣ, заботы, дѣла и развлеченія помогаютъ ему забыть Аннушку. Правда, онъ жалуется на свою слабость:

> «Задумалъ цёлый вёкъ я свой Противъ страстей стоять горой. Кто-жъ могъ миё быть тогда опасенъ, Ужель дитя въ пятнадцать лётъ? Конечно. Вотъ каковъ здёсь свётъ.

Но Крыловъ самъ ошибался. Эта страсть не была для него опасна, какъ и всякая другая. Въ самомъ увлечении его мало чувства, какъ и въ стихахъ поэтому мало лиризма.

Онъ можетъ, по собственному признанью, любоваться ею «безъ ощущенія въ сердцѣ муки».

«Влюбился-бъ смертно-я не камень»

говорить онъ послѣ первой встрѣчи,

Но рокъ судилъ—любовный пламень Къ иной красавицъ питать».

Кто эта красавица, видно изъ следующихъ строкъ въ «Посланіи къ другу»:

«Мий чинъ одинъ лишь лестенъ былъ, Который я ношу въ природй, Чинъ человика: въ немъ лишь быть Я ставилъ должностью, забавой; Его достойно сохранить Считалъ одной неложной славой».

Этотъ «чинъ человѣка» заключался для него въ его призваніи. Недаромъ онъ такъ горячо ссорился съ тѣми, кто задѣвалъ въ немъ это призваніе или былъ препятствіемъ на его пути. Онъ горячо любилъ литературу, медленно, но упорно отыскивалъ свой путь и впослѣдствіи, имѣя на своихъ плечахъ 60 лѣтъ, вернулся къ опредѣленію этой «неложной славы» и увѣковѣчилъ свой взглядъ въ баснѣ «Богачъ и поэтъ». «Едва одѣтъ, едва обутъ», поэтъ жалуется Юпитеру на богача, который «весь въ золотѣ и спесью весь раздутъ», тогда какъ у него, говоритъ онъ:

«Ни ложки, ни угла-и все мое имфиье въ одномъ воображень в».

«А это развѣ ничего», отвѣчаеть ему судья-Зевсъ, «что въ поздній вѣкъ твоей достигнутъ лиры звуки... не самъ-ли славу ты въ удѣлъ себѣ избралъ?»

\* \*

Страсти Крылова были хотя несложны, но такъ-же широки, какъ его лѣнь. Закрытіе типографій и вообще все время царствованія Павла неудобно было для литературнаго движенія; Крыловъ поневолѣ давалъ исходъ своимъ силамъ въ кое-какихъ порывахъ, особенно въ карточной игрѣ. Чаще всего Крыловъ въ это время живетъ въ домѣ князя Голицына, въ его имѣніи, въ селѣ Казацкомъ. По временамъ онъ исчезаетъ и оттуда. Ему надоѣдаетъ бездѣйствіе и онъ ищетъ развлеченій. Тогда появляется онъ гдѣ-нибудь на ярмаркѣ. Какъ въ дѣтствѣ любилъ онъ кулачные бои, такъ и теперь привлекаетъ его этотъ ничѣмъ не стѣсняемый въ то время ярмарочный разгулъ. Сюда съѣзжаются богатые помѣщики и въ одну минуту спускаютъ въ ва-банкъ оброки, а иногда въ придачу и самыя души. Иной спускаетъ домъ и послѣднюю утварь, неръдко тарантасъ, въ которомъ прітхаль, съ лошадыми и кучеромъ, со встмъ скарбомъ до погребца съ ромомъ включительно.

Не смотря на умъ и развитіе Крыловъ, какъ любитель сильныхъ ощущеній, хорошо себя чувствоваль въ этой сферѣ. Здѣсь поправляль онъ свои дѣла, счастливо играя въ карты.

Остроумный собестиникъ и забавный шутникъ, онъ бывадъ въ деревив душою общества. Часто проводилъ онъ здёсь время въ полномъ бездъйствін, но въ его умъ и тогда неустанно совершалась работа. Однажды князь, зайдя въ его комнату, нашель его лежащимъ на пиванъ, въ полномъ безлъйствіи и въ такомъ видъ, что Крыловъ сконфузился и долженъ былъ оправдываться. Этотъ анекдотъ говорить о лени Крылова; но несомнино также, что въ это время умъ его переваривалъ плоды наблюденій. Особенно должень быль онь бездійствовать послѣ своихъ разъѣздовъ и порывовъ. Тогда въ тишинѣ укладывалось все накопленное въ его умъ и принимало своеобразную форму. Не мало работаль онь вь это время и надъ языкомъ, иначе не могъ бы вдругъ заговорить съ тъмъ мастерствомъ, какое видимъ мы въ первыхъ-же его басняхъ. Имя его уже было извъстно. Въ 1794 году ему удалось наконецъ увидъть на сценъ свою комедію «Сочинитель въ прихожей», но онъ уже сознаваль, что сцена-не для него, и этотъ успъхъ не побудиль его къ новымъ трудамъ въ томъ-же родъ. Въ это время онъ уже начиналъ сознавать тотъ путь, по которому суждено было ему идти. Когда онъ привезъ въ Москву свои первыя басни — переводъ изъ Лафонтена, и Дмитріевъ сказалъ ему: «наконецъ вы нашли вашъ истинный путь», эти пророческія слова лишь выразили то, что уже несомнънно было въ сознаніи Крылова. Во всякомъ случать это была цель, къ которой велъ его геній.

Мысли и образы зрёли въ это время въ его душё, облекаясь въ фантастическія и вмёстё реальныя формы, быть можеть благодаря природё, съ которою онъ сблизился сознательно только лишь теперь, во время своего бездёйствія въ домё князя Голицына. А умъ и воля, опытъ и зрёлый возрасть установили равновёсіе въ его характерё. Медленно перерождался Крыловъ, но зато дёйствительно какъ-бы родился вновь. Ст этой поры личность его становится анекдотичной, и какъ талантъ его принялъ новую форму, такъ и онъ самъ какъ-бы отлился въ форму баснописца.

Разпраженіе, вызванное у Крылова неудачами на праматическомъ поприщъ и неуспъхомъ изданій, могло улечься отчасти на приволь в деревенской жизни и природы, отчасти забыться въ увлечении страстей. Онъ чувствовалъ въ себъ силы богатыря, и его духъ незримо работалъ. Теперь нетолько исчезло раздраженіе, но и опредълился его путь. Уже въ журналь «Почта Духовъ» видно сознаніе важности сатиры и исканіе формы. Она должна быть краткой, въ этомъ главная ся пенность. Онъ говорить, что должно награждать писателя, который въ краткой формъ даетъ поученія людямъ. Это вполнъ отвъчаетъ тъмъ анонимнымъ попыткамъ, которыя онъ дълалъ уже тогда въ журналъ «Утренніе Часы». Если онъ не полписывалъ имени, то конечно потому, что сознаваль несовершенство формы, особенно сравнивая эти басни свои съ баснями славнаго тогда Дмитріева. Очевидна связь этого исканія формы басни съ дътскими попытками въ томъ-же родь, о которыхъ говоритъ преданіе устами Лобанова. Стремясь въ письмахъ гномовъ къ болье тонкой отделкь, онь въ то-же время продолжаль втихомолку работать надъ басней. Краткость формы дёлаеть ее трудной. Уже выступивъ съ басней открыто, онъ заново передълываетъ первый свой опытъ «Дубъ и Трость» еще во встхъ изданіяхъ отъ 1806 до 1830 года. Начавъ почти съ пасквиля, онъ все больше и больше маскируетъ свою сатиру, стремясь къ иносказательности. Въ «Почть Духовъ» рядомъ съ лицами, списанными съ натуры, стоятъ уже типы, въ которыхъ авторъ художественно воплотилъ извъстныя черты характера, мотивы и движенія.

Въ предисловіи къ «Зрителю» Крыловъ рекомендуетъ публикъ видъть въ издателъ «Зрителя» «не одно и не нъсколько лицъ, а просто зрителя, который, наблюдая жизнь, выбираетъ то то, то другое, не касаясь личности, но описывая порокъ и добродътель». Такъ стремится Крыловъ освободиться въ сатиръ отъ собственной личности, отъ своего я, но это ему еще не удается. Личныя волненія увлекаютъ его

на прежній путь, наприм'єръ въ сатир'є противъ Карамзина. Только тогда, когда, переживъ страсти и волненія, вступаетъ онъ въ періодъ полнаго равнов'єсія умственныхъ и душевныхъ силъ, сатира его становится вполні объективной. Лишь тогда создаетъ онъ свой фантастически-реальный міръ и свою форму, въ которую укладывается этотъ міръ. Въ этомъ процессъ созр'вванія его генія особенно интересенъ упомянутый періодъ безд'єтвія. Какъ плодъ, снятый съ дерева незр'єлымъ, дозр'єваетъ процессомъ броженія внутреннихъ соковъ, такъ и въ натур'є Крылова въ это время бродять страсти и волненія, и наконецъ улегаются постепенно въ стройномъ порядкъ.

## ГЛАВА ІУ.

## Крыловъ-баснописецъ.

Кочевая жизнь.—Рига.—Карты.— Петербургъ.—Положеніе Крылова въ обществъ.—Жизнь въ столицъ.—Война и натріотизмъ.—Комедіи Крылова.—«Кукла».—Успъхъ «Модной лавки».—Домъ Оленина.—«Илья-богатирь».—Первыя басни.—Слава.—Друзья.—Дмитревскій.—А. Н. Оленинь.—Кызнь Шаховской.—Эпиграмма Хвостова.—Месть Крылова.—Сдержанность.—Осторожность Крылова.—Литературные вечера.—«Драматическій Въстникъ».—Терпимость Крылова.—Художественное значеніе его басенъ.—Развитіе Крылова.—Умъ и сердце.—«Листы и корни».—«Колось».—Смъхъ Крылова.

Крыловъ продолжаетъ вести кочевую жизнь, то уединяясь въ деревнѣ, то забываясь среди развлеченій столицы. Говорятъ, что въ Ригѣ выигралъ онъ въ карты большую сумму, тысячъ тридцать, которую однако опять проигралъ. Игру продолжаетъ онъ и въ Петербургѣ; однажды онъ впутался въ какую-то шайку шулеровъ и по приказанію генералъ-губернатора едва не былъ высланъ изъ столицы. Державинъ, извѣстный своей прямотой и честностью, также подвергался обвиненіямъ подобнаго рода—до такой степени увлекала тогда многихъ игра.

Однако вся послъдующая жизнь Крылова говорить о томъ, что онъ силою воли и ума вышель чистымъ изъ всъхъ этихъ увлеченій и страстей. Да и въ то время уже, несмотря на нъкоторые недостатки, Крыловъ пользовался уваженіемъ и любовью многихъ.

«Литераторъ уже съ извъстнымъ именемъ, молодой человъкъ, умъвшій образовать въ себъ нъсколько талантовъ, за

которые такъ любятъ въ свътъ, драматическій писатель. вошедшій въ дружескія отношенія съ первыми артистами театра, журналисть, съ которымъ были въ связи современные литераторы — Крыловъ не могъ почти какъ ускользалъ отъ него годъ за годомъ посреди развлеченій столицы. Онъ участвоваль въ пріятельских концертахъ первыхъ тогдашнихъ музыкантовъ, прекрасно играя скрипкъ. Живописны искали его общества, какъ человъка съ отличнымъ вкусомъ. Въ дополнение пособий по литературъ Крыловъ выучился но-итальянски и свободно читалъ книги на этомъ языкъ. Ему не было уже чуждо и высшее общество столины, гив въ то время такъ радушно принимались люли съ дарованіями». Жизнь въ Петербургъ текла въ это время весело и разнообразно. Недаромъ въ день воцаренія Александра І на улицахъ города встръчные обнимались и цъловались, поздравляя другь друга. Столица ожила. Вернулись литература и искусство. Особая коммисія изыскивала способы устройства и украшенія города, а Гваренги и другіе архитекторы строили дворцы, каналы, мосты и т. п. Салонамъ придавали особое оживленіе французы-эмигранты и постоянные сноры и толки о Наполеонъ и событіяхъ войны. Послъдняя вызывала сильный подъемъ патріотическаго духа. Въ театръ неръдко собирались въ ложахъ некоторыхъ знатныхъ лицъ узнавать вести съ поля битвы и забывали о спектаклъ. На сценъ имъли успъхъ всв произведенія, намекавшія на текущія событія, особенно все, что относилось къ величію Александра І. Вивств съ модами вернулась и сатира на нихъ. Крыловъ написалъ двъ комедін: «Урокъ дочкамъ» и «Модная Лавка». Послъдняя имъла особенно большой успъхъ. Въ одной сценъ комедіи помещина хочеть вильть хозяйку молной лавки, маламъ Каре. Дъвушка Маша говоритъ, что пойдетъ ей доложить.

Сумбурова. Ужъ и доложить, жизнь моя! въдь это только у знатныхъ.

Маша. И, сударыня, тотъ уже знатенъ, до кого многимъ нужда.

До француженки-модистки всёмъ была нужда и не въ одной лишь Россіи. «Пріёхала-ли кукла?» воть вопросъ, волновавшій всю Европу. «Каждую недёлю изъ улицы Сентъ-Оноре въ Парижф отправлялась кукла, одфтая по последней моде, принятой въ Тюильри. Она должна была просвёщать дамъ въ Лондонъ, Вънъ и Петербургъ на счетъ того. какъ следовало чесаться, обуваться и душиться, чтобы не отстать отъ моды. Она проникала, говорять, даже въ гаремъ турецкаго султана, гдъ приводила въ восхищенье султаншъ и всткъ другихъ болте или менте законныхъ его женъ. У этой знаменитой куклы, надъ которой трудилось пятьпесять рабочихъ рукъ и двадцать различныхъ искусствъ, все заслуживало вниманія, начиная отъ рубашки и кончая въсромъ, отъ пряжекъ на башмакахъ до локоновъ на головъ». Въ день взятія Бастилін кукла впервые была задержана. Вскорт она стада появляться неаккуратно. Парижъ не утратиль первенства вкуса. но республиканцы относились къ куклѣ какъ къ аристократкѣ. Теперь, въ началъ новаго въка, негодование Европы противъ Наполеона опять обратилось на всю Францію: Европа попрежнему покорно принимала парижскія моды, но воины коалицін задерживали куклу, точно новаго троянскаго коня, какъ эмисарку революціонныхъ идей.

\* \*

Въ Петербургѣ даже въ высшемъ свѣтѣ возникли салоны, задавшіеся цѣлью бороться съ французскимъ вліяніемъ изъ ненависти къ Наполеону, врагу Россіи. Салоны эти прекрасно изображены въ романѣ Толстого «Война и Міръ». На литературныхъ вечерахъ у Державина, Оленина, князя Шаховского также энергично велась война съ этимъ вліяніемъ. Крыловъ принадлежалъ всей душой къ этому кругу, былъ связанъ самыми дружескими узами со всѣми членами его, и по просьбѣ и внушенію этихъ друзей взялся за перо, написавъ упомянутую уже комедію «Модная Лавка». «Во время представленія ея партеръ былъ всегда полонъ и хохотъ не умолкалъ», словомъ успѣхъ былъ огромный, но не надолго. Комедію скоро забыли, какъ только прошелъ воинственный задоръ. Князь Шаховской завѣдывалъ репертуаромъ театра. Онъ не любилъ переводныхъ комедій и чтобы уничтожить совсѣмъ любимую

тогда легкую вънскую оперу «Русалку», которую уже и безътого впрочемъ передълали въ «Днъпровскую Русалку», онъ упросилъ Крылова написать новую оперу. Крыловъ въ самомъ дълъ написалъ оперу «Илья-Богатырь», которую поставили съ необыкновенно-роскошной обстановкой. Подъемъ патріотическаго духа создалъ успъхъ и этому слабому произведенію. Во всякомъ случать Крыловъ былъ и остался главнымъ выразителемъ вражды къ подражанію и заимствованіямъ.

\* \*

Въ 1809 году въ первый разъ вышли отдёльнымъ изданіемъ 23 басни Крылова, кончая баснею «Пётулъ и Жемчужное зерно». Никогда еще ни одна книжка на Руси не имъла такого успъха. Всюду проникали его басни, одинаково вызывая восторгъ и въ богатыхъ чертогахъ вельможъ, и въ самомъ бъдномъ закоулкъ, и среди заброшенныхъ на чужбину воиновъ.

Съ той-же минуты стали по этой книжкв учиться грамотв двти, а иногда и взрослые. Вместе съ грамотой стали учиться по ней и чести, и правде. Какъ ветеръ заноситъ летучія семена въ трещину скалы, и на безплодномъ камне выростаетъ прекрасный кустъ, такъ эти басни, попадая въ темное царство лжи, невежества и норока, давали новые, свежейе ростки въ сердцахъ людей.

Много свътлыхъ минутъ принесли онъ съ собой, и съ каждой новой басней отголоски свъжаго, звучнаго смъха стали будить темное, непробудное царство. Слава Крылова началась уже раньше выхода книжки.

Въ концѣ 1805 года Крыловъ созналъ уже свои силы въ этомъ родѣ литературы и въ Москвѣ, какъ мы сказали выше, передалъ славному тогда поэту И. И. Дмитріеву свой первый переводъ изъ Лафонтена. «Это истинный вашъ родъ», сказалъ тотъ ему: «наконецъ вы нашли его».

Такимъ образомъ Крыловъ убъдился, что инстинктъ и разумъ не обманули его. Но если еще могли быть въ немъ сомнънія, то успъхъ первыхъ-же басенъ ихъ устранилъ. Не

смотря на то, что больше года осторожный Крыловъ беретъ еще сюжеты у Лафонтена, свъжесть его таланта, сила и оригинальность въ передаче и мастерстве разсказа таковы. что ореоль славы сразу окружаеть его имя въ столицъ. Крыловъ становится центромъ и душою того круга людей. гив ему прежде покровительствовали, какъ талантливому человъку. Его ищуть вездв. Авторы пьесь ищуть его одобренія: иногда они недовольны его появленіемъ въ театръ-его оригинальная фигура и некрасивое лицо отвлекають внимание зрителей отъ сцены. Его появленія ждуть съ нетеривніемь на литературныхъ вечерахъ, и вопросъ: «прочтетъ-ли что-нибудь Крыловъ» — занимаетъ всъхъ и привлекаетъ слушателей. А Крыловъ читаетъ мастерски, да не всегда его можно упросить. Ласкаемый и любимый всёми — простыми и знатными, предметь особыхъ попеченій женщинъ-хозяекъ дома, это уже не тотъ Крыловъ, какого видели раньше. Тяжелый на подъемъ, но незлобивый и добродушный, онъ всегда одинаково остроуменъ и ласковъ. Цельность натуры и мощь таланта соединились въ гармоническомъ поков. Улеглось брожение силъ. стихли волненія молодости, и его личность, характеръ житейскихъ отношеній тісно слидись съ его эническимъ талантомъ.

Престарълый Дмитревскій, когда-то жестоко поразившій надежды юноши-Крылова, теперь радостно привътствуеть его успъхи. Разница въ 32 года исчезаеть совершенно. «Крыловъ приходилъ къ нему, какъ въ домъ своего родственника. За сытнымъ объдомъ, всегда состоявшимъ изъ однихъ чисто-русскихъ блюдъ, въ халатахъ (если не было постороннихъ), они по своему роскошничали, и послъ стола оба любили, по обычаю предковъ, порядочно выспаться».

Крылову всё друзья: и старые, и молодые. Первые цёнять въ немъ особенно мудрость, послёдніе—очарованіе генія-художника. Онъ—Оленисть, т. е. принадлежить къ тому кругу, что собирается въ домё Оленина. Оленинъ бюрократь, занимающій видное общественное положеніе съ различными должностями, считается центромъ петербургскихъ патріотовъ. Домъ его становится центромъ, главнымъ образомъ благодаря чисто-

русскому радушію его жены, Елизаветы Марковны. Крылова называеть она ласкательнымъ именемъ «Крылышко», заставляя этимъ смёяться Крылова, который самъ не прочь подтрунить надъ своей увёсистой фигурой. Онь умёетъ отомстить и теперь неосторожному врагу или насмёшнику, но такъ, «какъ только умпьетъ метить умный и добрый Крыловъ». Какъ ни сдержанъ былъ Крыловъ, онъ не могъ не посмёяться надъ знаменитымъ въ своемъ родё графомъ Д. И. Хвостовымъ, бездарнымъ стихокропателемъ, безпощадно мучившимъ публику чтеніемъ вслухъ своихъ произведеній. Этотъ Хвостовъ писалъ и басни, и даже упрекалъ Крылова въ заимствованіи у него, Хвостова. Крыловъ посмёялся надъ нимъ. Хвостовъ сочиниль грубую эпиграмму:

Небритый и нечесаный, Вявалившись на диванъ, Какъ-будто неотесанный Какой-нибудь чурбанъ, Лежитъ совсёмъ разбросанный Зоилъ Крыловъ Иванъ; Объёлся онъ иль пьянъ?

Не смъя выдать свое имя, Хвостовъ распускаль эти стихи съ видомъ сожальнія, что находятся люди, которые язвять таланты вздорными эпиграммами. Но его выдавало уже слово «зоиль». Сдержанный Крыловь никогда не порицаль, скорве, напротивъ, хвалилъ все или молчалъ, какъ будто соглашаясь. Если Хвостовъ вызвалъ его эпиграмму или сатирическое замъчаніе, то только потому, что быль смішонь со своимь непреивннымь желаніемь быть поэтомь во что бы то ни стало. Крыловъ угадалъ автора эпиграммы и сказаль: «въ какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь»; поль предлогомь желанія прослушать какіе-то новые стихи графа Хвостова, онъ успълъ обмануть довърчиваго въ этой слабости графа, напросился къ нему на объдъ и ъль за троихъ. «Когда же послъ объда Анфитріонъ, пригласивъ гостя въ кабинеть, началь читать свои стихи, онь безь церемоніи повалился на диванъ, заснулъ и проспалъ до поздняго вечера». Эпиграниаии въ то время не обижались. И онъ, въ подражание французамъ, вошли въ моду. Крѣпостное право давало B03M0X-

ность жить весело и привольно, а о неудобствахъ этого порядка никто пока не думалъ. Въ гостиныхъ горячо спорили о разныхъ вопросахъ, но безъ гнѣва, только «для сваренія желудка». Нѣкоторые славились остротами и экспромтами. Одинъ изъ главныхъ членовъ патріотическаго кружка Оленина и Шишкова—А. С. Хвостовъ, особенно былъ знаменитъ въ этомъ родѣ. Когда генералъ Львовъ, любитель сильныхъ ощущеній, рѣшился подняться съ Гарнеренемъ на воздушномъ шарѣ, А. Хвостовъ сказалъ ему экспромтъ:

> Генералъ Львовъ Летитъ до облаковъ Просить боговъ Объ уплатъ долговъ.

На что тотъ, не задумываясь, отвъчалъ: Хвосты есть у лисицъ, хвосты есть у волковъ, Хвосты есть у кнутовъ. «Верегись Хвостовъ!»

Всю остроту своего языка сохранилъ Крыловъ для своей басни, все больше уходя въ себя въ жизни. Самые крупные таланты дорожили теперь его мненіемъ. Озеровъ даваль ему одному изъ первыхъ читать свои произведенія. Крыловъ все хвалилъ. Какъ ни былъ сдержанъ Дмитревскій, онъ не молчалъ, но за то умель сказать. Когла онь говориль съ авторомь какой-нибуль новой пьесы, люди, хорошо знавшіе его, вертились на стуль отъ сдержаннаго сибха. Когда Державинъ замътилъ о нъкоторыхъ недостаткахъ «Линтрія Донского» Озерова, трагедін, имъвшей необыкновенный успъхъ, такъ какъ всв слова въ ней относились къ современнымъ событіямъ, къ Александру и французамъ, -- «да, конечно», отвъчалъ Дмитревскій: «иное и невърно, да какъ быть! Можно бы сказать много кой-чего о содержаніи трагедіи, но впрочемъ надо благодарить Бога, что у насъ есть авторы, работающіе безвозмездно для театра. Обстоятельства не ть, чтобы критиковать такую патріотическую пьесу. Такихъ людей, какъ Озеровъ, надо пріохочивать и превозносить, а то неравно, Богъ съ нимъ, обидится и перестанетъ писать. Нътъ, ужъ лучше предоставимъ критику времени: оно возьметь свое, а теперь не станемъ огорчать такого достойнаго человіка безвременными замізчаніями». Крыловь молчаль, но конечно думаль также.

\* \*

Одинаковые вкусы и симпатіи связывали Крылова бою не только съ семьей Оленина, но и съ княземъ скимъ. Крыловъ поселился въ томъ-же домъ Гунаропуло у Синяго моста, на углу Большой Морской. Квартиры ихъ былк рядомъ. Ни чтеніе на дитературномъ вечеръ, ни часпитіе не начиналось раньше, чёмъ придетъ Крыловъ. «Теперь всв на лицо, Катенька», говориль князь, «какъ бы чаю». — «Ивана Андреевича еще нътъ», отвъчала она и посылала сказать Крылову, что чай готовъ. Являясь, онъ всегда находилъ не занятымъ свое кресло въ углу, возлѣ печи. «Спасибо, умница, что мъсто мое не занято», говорилъ онъ Екатеринъ Ивановиъ: «туть потеплъе». Если читали новую пьесу и неумъренно хвалили автора, Крыловъ никогда не возражаль, и лишь иногда улыбался или переглядывался съ къмъ-нибудь поумнъе изъ общества. «За что-же, не боясь гръха, кукушка хвалитъ пътуха? За то, что хвалить онъ кукушку». Такъ сказалъ онъ въ баснъ своей, много льть спустя. Впрочемъ Шаховской, котораго, какъ начальника репертуарной части, забрасывали произведеніями, самъ разъ отвётиль на совёть топить этими пьесами свою холодную квартиру, что у него стало бы еще холодите, такъ мало въ нихъ жизни и огня. «Совствъ бы заморозило».

«А ты не слыхаль», говорить князь Шаховской графу Пушкину, «что Крыловь написаль новую басню, да и притаился, злодей!» Съ этимъ словомъ онъ вскакиваетъ съ дивана и кланяется въ поясъ Крылову. Князь Шаховской толстъ и неуклюжъ, но проворенъ. Вся фигура его очень оригинальна, но всего оригинальне носъ и маленькие живые глаза, которые онъ безпрестанно прищуриваетъ; говоритъ онъ скоро и прищепетываетъ.

«Батюшка, Иванъ Андреичъ», проситъ онъ: «будьте инлостивы до насъ бъдныхъ, разскажите намъ одну изъ тъхъ сказочекъ, которыя вы умъете такъ хорошо разсказыватъ». Крыловъ смъется, «а когда смъется Крыловъ, такъ это не да-

ромъ, должно-быть смешно». Слушающіе басню въ первый разъ уже знають ее наизусть. Обыкновенно умоляють его прочесть снова. Иногла-ко всеобщему восторгу-у него есть басенки двъ-три, иногда напротивъ нельзя упросить его онъ обыкновенно подъ конепъ литера-Читаетъ турнаго вечера, вознаграждая такимъ образомъ всёхъ за скуку. Его приберегають къ концу еще и потому, что послъ него никто не можетъ ръшиться читать. Здъсь, на вечеръ у Шаховскаго, прочелъ Крыловъ въ мав 1807 года свою первую оригинальную басню «Ларчикъ», потомъ — «Оракуль». Конечно и раньше не было-бы недостатка у Крылова въ оригинальномъ сюжетъ, но осторожный авторъ, сознавая, на какой великій путь вступаеть онь, и им'я соперника въ знаменитомъ и популярномъ тогла баснописпъ Дмитріевъ, счелъ болъе осмотрительнымъ начать съ подражанія ему и Лафонтену. Но какъ скоро превзошель онъ его! «Ларчикъ» — первая оригинальная басня Крылова: она почти не потерпъла измъненій, тогда какъ первую переводную басню «Дубъ и Трость» онъ передълывалъ 11 разъ, все приближаясь къ оригиналу. Напротивъ «Разборчивая невъста» написана имъ свободно и поэтому очень мало потребовала передълки. Также и впоследствін все басни, сюжеты которыхь взяты имъ у Лафонтена или Эзопа, обработаны такъ свободно, въ духъ русской народности и языка, что подъ его перомъ стали вполнъ оригинальны и мастерствомъ разсказа часто превосходять даже Лафонтена. Такова, напримъръ, басня «Муха и Дорожные». гит такъ прекрасенъ колоритъ русской жизни и природы:

«Гуторя слуги вздоръ, плетутся всятать шажкомъ. «Учитель съ барыней шушукають тишкомъ,

«Самъ баринъ, позабывъ, какъ онъ къ порядку нуженъ,

\* \*

Литературные вечера не были однако особенно веселы, особенно для человъка съ умомъ и вкусомъ Крылова. Только дружескія связи заставляли его являться, а ужины выкупали нъсколько обязанность скучать. Ужина многіе, какъ и онъ, ждали съ нетерпъніемъ, и жаловаться въ этомъ отношеніи обыкновенно

<sup>«</sup>Ушолъ съ служанкой въ боръ искать грибовъ на ужинъ».

никто не могъ. Крыловъ говорилъ, что перестанетъ ужинать лишь въ тотъ день, когда перестанетъ и объдать. Ему старались угодить русскими тяжелыми блюдами, и утомить его количествомъ ихъ было невозможно. Врагъ иноземцевъ, онъ не былъ врагомъ иноземныхъ устрицъ, истребляя ихъ заразъ хотя не болъ 100 штукъ, но и не менъ 80.

Раннею весною любимъйшимъ мъстомъ гулянья всего Петербурга были, какъ и теперь, Невскій проспекть да Адмиралтейскій бульваръ. Но и Биржа становилась TOTIS клубомъ целаго города: открытіе навигаціи и прибытіе перваго иностраннаго корабля составляли эпоху въ жизни петербуржна. Въ лавкахъ, за накрытыми столиками, прельшались гастрономическими устрицами, привезенными извёстнымъ въто время голландскимъ рыбакомъ на маленькомъ ботикъ, въ сообществъ одного юнги и большой собаки. Тутъ-же коренастый голландень, въ чистомъ фартукв, быстро вскрываль ихъ обломкомъ ножа. Крыловъ отдавалъ честь устрицамъ, какъ гастрономъ, и въ то-же время оставался наблюдателемъ. Изъ маленькихъ окошечекъ трехъ-мачтоваго корабля выглядывали хорошенькія розовыя личики-пітокъ, швейцарокъ, англичанокъ, француженокъ, прівхавшихъ на должности въ барскіе дома. Тутъ-же выгружались англійскіе буцефалы, и ихъ окружали знатоки. Набережная и лавки нревращались въ импровизированныя рощи померанцевыхъ и лимонныхъ деревьевъ, пальмъ, фигъ, вишень въ цвъту и т. д. Были тутъ и птици заморскія, и другія р'єдкости. На Нев'є по воскреснымъ днягь бывали еще кулачные бои. Крыловъ любилъ развлеченія в зрѣлища всякаго рода. Послѣ обѣда, подъ вечеръ, гулялъ онъ въ Летнемъ саду, слушая музыку. Еще въ Екатерининское время давались здёсь празднества для народа, и гуляющих привлекала роговая музыка придворныхъ егерей въ великолъпныхъ мундирахъ, тогда зеленыхъ, а тенерь красныхъ съ 30лотымъ позументомъ, и въ трехугольныхъ черныхъ шляпахъ съ бълыми плюмажами. Въ увеселительныхъ садахъ Крыловъ охотно смотрълъ пантомимы, потъшные огни и представленія «мастеровъ физическихъ искусствъ», и т. п. Одна только часть Петербурга была еще въ запуствніи—невскіе острова,

остававшіеся необитаемыми. Сообщенія между ними, т. е. мостовъ, не было. «Густая зелень сихъ острововъ меня восхищала», говорить современникъ: «зелень береговъ отражалась въ зеркалѣ Невы. Само глубокое молчаніе, которое царило вокругъ и было прерываемо только шумомь веселъ, имѣло что-то величественное. Изрѣдка попадались ялики, нагруженные купеческой семьей и самоваромъ». Нева еще не успѣла одѣться въ свой гранитъ, но и это совершилось на глазахъ «дѣдушки» Крылова, въ его долгій вѣкъ.

\* \_ \*

Князь Шаховской своимъ происхождениемъ съ одной стороны, службой и любовью къ сценъ съ другой — связываетъ два міра: вельможъ и знатныхъ лицъ съ кругомъ литераторовъ. Но и литературные друзья его часто занимають видное положеніе: Оленинъ, Державинъ, Шишковъ и др. —все люди съ высокимъ положениемъ и связями. На литературныхъ вечерахъ, происходившихъ поочереди у нихъ, а также у сенатора Захарова, общество бываеть такое, что вечеръ часто больше походить на рауть у дипломата. Въ самомъ деле, здёсь толкують о войнь, — иногда присутствуеть самь главнокомандующій Каменскій, тоже любитель литературы, —или о мірахъ внутренней политики. Споры о Нанолеонъ и Европъ кончаются иногда заявленіемъ Шишкова, что императоръ знаетъ во всякомъ случав, что дёлать. Либеральными мёрами Александра и его дружбой съ Наполеономъ послѣ Тильзитскаго мира здѣсь недовольны, тѣмъ болье. что это сближение отражается опять-таки въ заимствованіяхь, которыхь эти люди такь не любять. Это настроеніе неудовольствія противъ перем'янь отразилось въ басняхъ Крылова: «Огородникъ и Философъ», «Парнасъ», «Синица», «Воспитаніе Льва» и другихъ. Литературные вечера были прелюдіей знаменитаго концерта «Бесёды любителей русскаго слова», общества, болъе извъстнаго подъ названиемъ просто «Бесъды». Раньше чъмъ сложилось общество, выразителемъ мнъній этого кружка служиль «Драматическій Вестникь».

Издателемъ его былъ князъ Шаховской, но главной поддержкой—Крыловъ. Подписчиковъ было не много, но, благодаря баснямъ, которыя помъщалъ здёсь Иванъ Андреичъ, номера его переходили изъ рукъ въ руки и попадали иногда въ самые далекіе углы провинціи. Органъ этоть боролся сь новымъ направленіемъ въ литературѣ и на сценѣ со школой Карамзина, съ европеизмомъ. Изъ всего кружка шишковпевъ и оленистовъ, одинъ Державинъ понималъ достоинства Карамзина. Крыловъ несомнънно чувствовалъ крайности узкаго патріотизма Шишкова въ языкъ и слогъ и говорилъ о его «руководствъ». что читать его должно, но руководиться имъ не следуеть; однако патріархальность его натуры, воспитаніе, котораго корни были въ почве прошлаго века, пробелы въ его образованіи и полное незнакомство съ Европой, дізлали его врагомъ всего иноземнаго, при всей его гуманности и любви къ просвъщению. Приятельския связи съ Оленинымъ и его друзьями утвердили въ немъ взгляды и убъжденія, выразителемъ которыхъ онъ остался навсегла. Отъ всёхъ пругихъ членовъ пружескаго кружка отличался онъ однако трезвымъ умомъ и талантомъ. То и другое спасло его отъ нетерпимости къ чужому мивнію. Никогда не воздвигалъ онъ гоненія на что бы то ни было новое, свёжее. Онъ подмёчалъ лишь смёшную, комичную сторону явленія и подсмѣивался надъ этимъ въ басняхъ. Правда, и это было несвоевременно, когда новое, свъжее и безъ того съ трудомъ пробивало себъ путь, но, благодаря иносказательной формъ, Крыловъ оставиль много ценнаго даже въ техъ басняхъ, за которыя -- одни обвиняли его, а другіе неудачно защищали. Все оправдание Крылова въ томъ, что, благодаря художественному таланту, басни эти хороши, а понимать ихъ и толковать мы можемъ теперь помимо той морали, какая навязывалась имъ тогда, котя бы даже самимъ авторомъ. Геніальный баснописецъ и сатиривъ. онъ не могъ быть и не быль общественнымъ писателемъ уже потому, что не стоялъ по развитію впереди своего въка, а также потому, что обладалъ мудростью, трезвымъ умомъ и талантомъ сатирика, но не настроеніемъ и чувствомъ. Когда написальонъ комедію «Урокъ Дочкамъ» и «Модную Лавку», его хвалили за «совершенное отсутствие самого автора» въ пьесъ. Конечно, присутствія автора не должно быть заметно, но пульсь его долженъ слышаться въ пьесъ, чего Крыловъ никогда не проявлялъ.

Его отношеніе къ брату и къ семь Оленина показываетъ однако, что онъ былъ великодушенъ, добръ и привязчивъ. Его всё любили. «Онъ желалъ всёмъ счастья и добра, но въ немъ не было горячихъ порывовъ доставить ихъ своему ближнему»—такъ говорятъ о немъ тѣ, кто понималъ его хорошо, кто зналъ его мысли, благородныя побужденія и поступки. Въ немъ было равновъсіе ума и сердца. Однако трезвый умъ преобладалъ, благодаря можетъ-бытъ физическимъ качествамъ, и онъ жилъ по разсчету разсудка: «физическая-ли тяжесть, кръпость-ли нервовъ, любовь къ покою, лѣнь или безпечность, только Крылова не такъ легко было подвинуть на одолженіе или на помощь ближнему». «Крыловъ всячески отклонялся отъ соучастія въ судьбъ того или другого лица». Этотъ разсчетъ холоднаго, трезваго ума внесъ онъ и въ свои басни.

Его покоя не смущалъ кръпостной гнетъ, не смотря на его гуманность. Въ баснъ «Листы и Корни» онъ выразилъ трезвое убъжденіе лишь въ важномъ значеніи производящаго класса, въ баснъ «Колосъ» онъ какъ бы отвъчаетъ тъмъ, кто находитъ это недостаточнымъ, и дополняетъ значеніе басни «Листы и Корни» тою мыслью, что всякое состояніе имъетъ свои права и требованія. Всъ недостатки Крылова, какъ представителя патріархальнаго прошлаго, значительно выкупаются его терпимостью. Подъ сънью этого дуба расцвътало новое покольніе, и знаменитыя слова Грибоъдова—

"А судьи кто?.. За древностію л'ять, Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима"

не коснулись стараго уже тогда Крылова. Напротивъ, онъ былъ однимъ изъ первыхъ, сочувственно внимавшихъ молодому поэту, когда послъдній читалъ свою, еще не напечатанную, комедію въ небольшомъ кругу избранныхъ.

Не даромъ такъ часто тонкая улыбка являлась на губахъ Крылова въ архаическихъ бесъдахъ членовъ «Бесъды». Крыловъ не былъ впереди своего времени и не понималъ многихъ новыхъ явленій, что отразилось въ нъкоторыхъ его басняхъ, но это не мъшало ему будить своимъ смъхомъ спящее царство...

## ГЛАВА У.

## 1812—1825 г.

Вестада любителей русской словесности. — «Демьянова уха». — «Огородникъ и Философъ». — «Гуси». — Оселъ и Соловей». — «Квартетъ». — Арханям «Вестады». — Публичная библіотека. — «Щука и Котъ». — Пенсія. — Д. С. Хвостовъ. — Эпиграмма на Щишкова. — Эпиграмма на критику Руслана. — «Водолазы». — Батюшковъ. — Вандалы. — Попытки освобожденія отъ французскаго вліянія. — Путаница идей. — Вольтеръ. — «Сочнитель и Разбойникъ». — Емизавета Марковна. — «Свое кресло». — Пожалованіе перстня. — Критика басенъ Крылова. — «Любопытный». — Басня Анютъ. — Извъщеніе при изданіи басенъ 1819 года. — Перермать дъятельности Крылова до 1825 г. — Греческій языкъ. — Переводъ изъ Одиссеи. — Эзопъ. — Отвътъ крылова. — Воробей въ гостяхъ у Крылова. — Купанье. — Гнъдичъ. — Безпечность Крылова. — Левъ Андреичъ Крыловъ. — Переписка. — Въ кабинетъ у Жуковскаго. — Рукопись въ Публичной библіотекъ.

Въ 1811 году начались засъданія «Бесъды любителей русскаго слова» въ домъ Державина, на Фонтанкъ— въ огромномъ домъ съ колоннами, въ два свъта. Литературные вечера у Державина, Шишкова, Оленина, Шаховского и др. были подготовкой къ образованію «Бесъды». Самымъ талантливымъ изъ всъхъ членовъ «Бесъды» былъ конечно Державинъ, но было уже давно. Даже тотъ, кто еще недавно смотрълъ на него съ благоговънемъ, не могъ уже безъ смущенія слушать стиховъ старика, въ присутствіи автора. Скучны были эти собранія невообразимо. Уже и прежде на литературныхъ вечерахъ, несмотря на ихъ многолюдность и разнообразіе публики, многіе старались ускользнуть тайкомъ отъ невозможно-длинныхъ чтеній. Два года спустя, Крыловъ въ собраніи «Бесъды» прочелъ свою

«Демьянову Уху». Невтерпежъ стало умному Крылову, да и зналъ онъ, что здёсь, въ этомъ собраніи, гдё напыщенные члены всё были столь высокаго о себё мнёнія, не представлялось опасности кого нибудь обидёть. А если гдё ужъ очень смёшно,

"Тамъ Петръ киваетъ на Ивана, Иванъ киваетъ на Петра".

Дѣло было такъ. Крыловъ прівхалъ въ собраніе поздно. Читали очень длинную пьесу; онъ усѣлся въ свое кресло. «Иванъ Андреичъ, что—нривезли?» спросилъ у него черезъстолъ Хвостовъ.— «Привезъ».— «Пожалуйте мнѣ».— «А вотъ ужо послѣ». Крыловъ не торопится. Наконецъ пьеса кончена. Иванъ Андреевичъ вытаскиваетъ изъ кармана своего широкаго сюртука помятый листокъ, и знаменитая «Уха» на столѣ.

Въ первомъ собраніи «Бесёды», 14 марта 1811 года, прочель онъ басню «Огородникъ и Философъ». Это была одна изъ тёхъ несвоевременныхъ басенъ, въ которыхъ выразилась натура Крылова, его непріязнь къ евронейскимъ заимствованіямъ. Конечно, въ этой баснѣ онъ осмѣиваетъ «недоученаго» философа, но попытки къ нововведеніямъ были еще такъ рѣдки, были такимъ нѣжнымъ раннимъ цвѣткомъ, что его слѣдовало охранять, обходиться съ нимъ бережно. Осмѣиванье было тѣмъ болѣе опасно, что глупцы и невѣжды понимали по своему подобныя басни и глумились надъ всякимъ стремленіемъ къ новому, свѣжему, ко всякой перемѣнѣ въ старинѣ, въ затхломъ быту крѣпостного права. Басня эта, какъ и другія въ подобномъ родѣ, получаютъ, впрочемъ, болѣе правильное значеніе по отношенію къ нѣкоторымъ современнымъ имъ явленіямъ.

Съ другой стороны, на Крылова опирались авторы книжекъ вродѣ: «Плугъ и соха» съ эпиграфомъ: «Отцы наши не глупѣе насъ были» и т. п., совсѣмъ не въ духѣ какого бы то ни было просвѣтенія.—Тамъ-же прочитана была Крыловымъ басня «Оселъ и Соловей», въ которой подъ соловьемъ, говорятъ, разумѣлъ онъ себя. Думали, что критика осла есть мнѣніе князя Вяземскаго, который считалъ И. М. Дмитріева выше Крылова. Это—возможно. Князь, въ самомъ дѣлѣ, долго и упорно не хотѣлъ понять величія нашего баснописца, оставаясь вѣрнымъ поэту,

который «ввелъ въ наши салоны легкую французскую поэзію». Есть анекдотъ также объ одномъ вельможѣ (гр. Разумовскомъ или князѣ А. Н. Голицынѣ), пригласившемъКрылова къ себѣ—прочесть двѣ-три басни. Въ числѣ послѣднихъ, мастерски прочтенныхъ Крыловымъ, была одна изъ Лафонтена. — «Это хорошо; но почему вы не переводите такъ, какъ Дмитріевъ?» благосклонно спросилъ будто-бы глубокомысленный вельможа. Крыловъ отвѣчалъ: «не умѣю», и написалъ свою басню. Это похоже на нашего хитраго дѣдушку. Но та-же басня могла относиться и къ другому случаю.

Кого думаль зальть Крыловь въ своемь затьйливомь квартеть: четырехъ-ли вельможъ, которыхъ не знали, какъ разсадить въ четырехъ отделахъ государственнаго совета, или четыре отделенія «Беседы», основанной съ хитроумными затеями, на манеръ казеннаго учрежденія—съ 4 разрядами, въ которыхъ не было нужды, и 4 «попечителями»? Если послушать разноголосицу членовъ «Бесвды» — очень похожъ на нихъ квартетъ. Въ засъданіяхъ ея читались стихи на случай избранія въ алмиралы кого-нибудь изъ друзей Шишкова или въ министрыдругого пріятеля, читались съ пафосомъ трагедіи и съ умиленіемъ стихи къ «Трубочкъ» или къ «Пъночкъ», причемъ спорили, можно-ли въ легкомъ стихъкъ птичкъ сказать «драгая» виъсто «дорогая» и «крыло» вивсто «крылья». Решали такъ, что можно простить автору слово «драгая», но никакъ нельзя сказать «крыло», потому что однимъ крыломъ птица на воздухъ держаться не можеть. Иванъ Андреичъ насмъщливо улыбался во время этихъ споровъ, или дремалъ. Стихи:

> "Деревня милая, отчизна дорогая, Когда я возвращусь подъ кровъ счастливый твой?"

вызывали замвчаніе, что милый можно сказать только о женщинь, о другь, а "кровомь" нельзя назвать деревню, потому что она состоить изъ многихъ крововъ, и т. п.

7-го января 1812 года Иванъ Андреевичъ былъ опредъленъ помощникомъ библіотекаря въ учрежденную тогда Императорскую Публичную Библіотеку. Директоромъ ея назначенъ былъ А. Н. Оленинъ, другъ и покровитель Крылова; подъ его-же на-

чальствомъ служилъ И. А. уже нъсколько лътъ при Монетномъ дворъ. Служба въ библіотекъ вполнъ подходила къ характеру Крылова - ленивому и безпечному. Тароватый на выдумки, онъ завель здёсь особые футляры для летучихъ изданій, но дёлаль самъ немного. Благодаря трудолюбію и знанію библіотекаря Сопикова, ему и нечего было дълать. Четыре года спустя Сопиковъ вышелъ въ отставку, и Крыловъ занялъ его квартиру. въ среднемъ этажъ зданія библіотеки, на углу къ Невскому проспекту; здёсь прожиль онъ почти тридцать лёть до своей отставки. Занявъ мъсто Соникова, онъ получилъ въ помощники барона Дельвига, не менте линиваго и безпечнаго поэта. Прошли-было красные ини для Крылова. Но Пельвига смъниль потомъ другой. Крыловъ впрочемъ не особенно мучиль свою совъсть упреками. Двадцать пять лътъ спустя онъ сказаль своему помощнику: «А я, мой милый, ленивъ ужасно... Да что, мой милый, говорить! И французы знають, что я линивъ». Онъ показаль ему отношение Оленина отъ 1812 года съ предложеніемъ составлять особыя критическія замічанія для каталотовъ. «Каковъ же я молодецъ», говориль онъ. «Да и Алексъй Николаевичъ не принуждалъ меня... Другое дъло, если бы потребовалъ... А то ну... вы постараетесь за меня, мой милый»... Въ томъ-же году назначена ему была сверхъ жалованья пенсія изъ Кабинета Государя въ 1,500 р. Къ этому времени относится пълый ряль его басень, вызванных отечественной войной и непріязнью къ Франціи.

Поводомъ къ баснѣ «Щука и Котъ» была неудача адмирала Чичагова, возбудившая въ публикѣ сильное негодованіе. Въ современной каррикатурѣ Кутузовъ скачетъ на конѣ и тянетъ одинъ конецъ сѣти, въ которую долженъ попасть Наполеонъ, а на другомъ ея концѣ—Чичаговъ, сидящій на якорѣ, восклицаетъ: «Је le sauve!» и Наполеонъ въ видѣ зайца проскальзываетъ за его спиной. Въ другой каррикатурѣ, говорятъ, дѣло было изображено такъ: Кутузовъ съ усиліемъ затягиваетъ мѣшокъ, а Чичаговъ съ другого конца перочиннымъ ножомъ разрѣзываетъ этотъ мѣшокъ и выпускаетъ изъ него маленькихъ французскихъ солдатъ.

Всегда тяжелый на подъемъ, Крыловъ остается однако не ме-

нъе забавнымъ и шутливымъ. На торжественномъ молебит въ Казанскомъ соборт, по случаю отътада Государя къ театру войны, Крыловъ встрътилъ графа Д. Хвостова. «Ну что, графъ», спросилъ онъ его: «не нанишете-ли оды? Вы конечно пришли сюда за вдохновеніемъ?» Графъ обидълся.—«Почему же я именно долженъ писать?» спросилъ онъ: «вы также пишете стихи и, какъ говорятъ, очень хорошіе». «Мои стихи», отвталъ Крыловъ: «ничтожныя басни, а вы парите высоко, вы лирикъ!» Крыловъ никогда не переставалъ оситивать высокопарныя оды, а въ отвтъ на обвиненіе въ томъ, что онъодинъ не славитъ Александра, написалъ свою басню «Чижъ и и Ежъ», которая такъ оригинально выдълялась въ ряду напыщенныхъ стиховъ своею простотой и пережила вст шумныя выраженія восторговъ.

Ему приписывають эпиграмму на Шишкова, который во время войны назначень быль государственнымъ секретаремъ, ради его патріотическаго духа и стиля. Государь пожаловальему на дорогу придворную карету. На прощальномъ объдъ у А. С. Хвостова хозяину подали пакетъ, — въ немъ находились слъдующіе стихи:

"Шишковъ, оставя днесь Бесёды свётлый домъ, Ты тадешь въ дальній путь въ каретт подъ орломъ. Нашъ добрый царь, тебт вручая важно дело, Старается твое беречь, покоить тело; Лишь это надобно, о телт только речь, Неколебимый духъ умъешь самъ беречь".

Иванъ Крыловъ.

Хозянъ сказалъ: «не диво то, что нашъ Крыловъ умно сказалъ, а диво, что онъ самъ стихи переписалъ». Крыловъ всячески открещивался отъ литературнаго «подкидыша», какъ онъ самъ называлъ эти стихи, но они остались за нимъ. Крыловъ не любилъ ссориться и умѣлъ ладить со всѣми. Не смотря на дружескія связи съ членами «Бесѣды», онъ сразу не менѣе дружески и съ честью принятъ былъ въ кругъ молодыхъ писателей, собравшихся въ это время въ Петербургъ. Сюда перебрались изъ Москвы Жуковскій и Карамзинъ и соединились съБатюшковыкъ, Гнѣдичемъ, Блудовымъ и др. Когда критика встрѣтила бранью «Руслана и Людмилу» юнаго Пушкина, Крыловъ написалъ эпиграмму:

"Напрасно говорять, что критика легка: Я критику читаль Руслана и Людмилы — Хоть у меня довольно силы, Но для меня она ужасно какъ тяжка".

\* \*

И молодежь причислила его къ своимъ. Онъ не былъ конечно членомъ дружескаго «Арзамаса»: это не подходило ни къ его связямъ съ кругомъ Оленина, ни къ его возрасту, хотя по затъйливости и остроумію могъ бы онъ играть тамъ значительную роль.

Въ годовщину празднованія открытія Публичной Вибліотеки прочель онъ басню «Водолазы», ради этого случая написанную на дачё у Оленина. Послёдній писаль объ этой баснё: «Иванъ Андреичь знаеть, съ какимъ удовольствіемъ прекрасный его трудъ былъ уже принять въ кругу его пріямелей и знакомыхъ...» Эта басня рёшаеть вопрось «о пользё истиннаго просвёщенія и пагубныхъ слёдствіяхъ суемудрія».

Говорятъ, Тургеневъ на горячія хвалы таланту Крылова сказалъ смѣясь: «Увидимъ, что скажетъ потомство». Послѣднее слишкомъ много геворило о баснѣ «Водолазы», путаясь въ неудачной защитѣ ея. Одинъ Стоюнинъ прямо и просто, не мудрствуя лукаво, опредѣлилъ ея значеніе. «Здѣсь высказывается странный взглядъ на науку», замѣчаетъ Стоюнинъ, «въ которой баснописецъ хочетъ видѣть какую-то гибельную глубину, забывая, что наука развиваетъ только истину, а она несетъ лишь добро и свѣтъ людямъ».

Но во времена Крылова «кидали въ одинъ мѣшокъ Наполеона и Монтескье, французскую армію и французскія книги». Французское вліяніе было однако такъ сильно, что ему покорялись сами враги. Батюшковъ, бывшій подъ стѣнами Парижа и потомъ въ самомъ Парижѣ съ побѣдоносною русской арміей, клеймитъ французовъ именемъ вандаловъ, но, поживь въ Париже. съ восторгомъ пишеть объ Академіи и даже о народь: «Посль посьщенія Лувра», говорить онь, «какъ ops bectin avidato avza e arioš, varoš zermenu ivamens возвращаенься». Конечно, это не похоже на внечатленія техъ. что возвращались изъ-за границы. «изрывь весь залий лворъ» и не увидавъ ничего дорошаго. На томъ-же праздникъ, въ день открытія Библіотеки, читаль річь Гифличь и тоже громиль французскій языкь — «языкь враговь нашихь, который русскіе должны забыть», говориль онъ. «Ah, que c'est beau» («прекрасно»), заивтиль кто-то изъ публики сосвіу, а этоть отвечаль: Oui, mais се n'est pas possible» (да, прекрасно, но это невозножно). У саного Гиблича въ этомъ простномъ гибвъ противь языка сказалась лишь одна его театральность. «Путаница идей не знала предвловъ». Неумвренное поклонение смвнилось столь-же неумъренной враждой. Въ ослъплении гифвомъ просвещенные люди разбивали драгопенный сосудь, который елва успъли пріобръсти. Письмо Батюшкова къ Гитанчу говорить ясно объ этой путаниць понятій: «Ужасные поступки вандаловь въ Москве разстроили ною наленькую философію и поссорили неня съ человъчествомъ». Но Крылова, собственно, путаница эта не коснулась. Напротивъ, сила убъжденія в цільность натуры сбазались въ самыхъ его ошибкахъ. Если и онъ сифшивалъ армію. революцію и философовъ, то это было следствіемъ отчасти пробъловъ въ его образовании и развитии, отчасти-же патріархальности его натуры. Впроченъ сами французы, въ особенности эмигранты, приписывали революцію Вольтеру. Многіе изъ нихъ говорили: «это все негодян-философы надълали». Удивительно-ли. что въ прибавленіяхъ къ «Русскому Инвалилу» появлялись такого рода афиши:

> "Хвала Богу! Побъда.

Да здравствуеть императорь! Пламенникъ революціи угасаеть".

Такимъ образомъ связывали гибель Наполеона, бывшаго

въ то время законнымъ императоромъ французовъ, съ гибелью давно уже забытой революціи.

Академикъ Гротъ и многіе другіе старались оправдать Крылова въ томъ, что онъ написалъ въ 1817 году басню «Сочинитель и Разбойникъ», въ которой «посадилъ въ адъ Вольтера». Но лучше всёхъ опредёлилъ значеніе этой басни Гоголь, отрицая отношеніе ея къ Вольтеру. «Въ ней Крыловъ укоряетъ писателя, избравшаго развратное и злое направленіе», говоритъ онъ:—въ этомъ смыслѣ, конечно, басня не можетъ относиться къ философу и ученому, а только къ писателю, торгующему своимъ талантомъ и умомъ; къ тому, кто ради своекорыстнаго разсчета сѣетъ въ обществѣ вражду и взаимную непріязнь, къ тѣмъ «разбойникамъ пера», кого бичевалъ покойный нашъ сатирикъ, тоже воспитанный на басняхъ Крылова. Въ ушахъ этихъ людей вѣчно пусть раздаются слова:

"Смотри на злыя всё дёла И на несчастія, которыхъ ты виною".

Крылова упрекали за строгій судъ надъ собратомъ-писателемъ. Скорѣе здѣсь, въ этой баснѣ, сказались тѣ-же добродушіе и терпимость Крылова. Онъ предоставляетъ наказаніе высшему суду, что не зависить отъ мнѣнія и воли человѣка. Этотъ судъ не страшенъ тому, кто чистъ душою, тогда какъ нашъ судъ и наказаніе не всегда справедливы, въ особенности тамъ, гдѣ не сходятся въ убѣжденіяхъ.



Живя въ своей квартирѣ, въ Публичной Библіотекѣ, Крыловъ мало-по-малу совершенно облѣнился. Большею частью проводилъ онъ время на диванѣ, оставляя его лишь для выѣздовъ
на обѣды къ Оленину, графу Строганову, или въ англійскій
клубъ. Въ клубѣ послѣ обѣда онъ игралъ въ карты, или смотрѣлъ игру на билліардѣ и держалъ пари за игроковъ. Поздно
ночью возвращался въ свою холостую квартиру, и только съ
лѣтами сталъ ложиться въ постель все раньше и раньше. Въ домѣ Олениныхъ добрѣйшая изъ женщинъ, Елизавета Марковна,

кормила на убой своего «Крылочку», а послѣ обѣда онъ засыналъ въ своемъ креслѣ. «Свое кресло» было у него, кажется;
вездѣ, гдѣ онъ только бывалъ. Такъ спокойно ему жилось. Есля
что причиняло еще ему иногда безпокойство, такъ это — его слава,
требуя отъ него иногда писемъ или визитовъ въ отвѣтъ на
квалы и просьбы. Послѣ выхода въ свѣтъ изданія басенъ 1816
года, посыпались на его голову почести, хвалы и награды...
Отъ императрицы Елизаветы Алексѣевны получилъ онъ брилліантовый перстень; различныя ученыя и воспитательныя
учрежденія присылали ему дипломы и выбирали почетнымъ членомъ. Вельможи приглашали на маскарады и обѣды.

Критика давно признала его заслуги. Первый оцфииль его Жуковскій еще въ 1809 году. Десять літь спустя, по поводу изданія басень, въ которомь было много опечатокь, рецензенть «Сына Отечества» писаль уже, что «недостатокь этоть очень непріятень въ книгі, которам должима быто и будеть классическою. Его уже не только называли «русский» Лафонтенойь», но признавали въ нейь оригинальныя достоинства, ставящія его въ нікоторыхь отношеніяхь выше всіль другихь славныхь баснописцевь: качества эти—трезвая мудрость и тонкое остроуміе, живая связь лукавой проній и серьезной мысли, мастерство разсказа, простота и наконець та печать народности, которая даеть найь право называть его нашийь, русскийь поэтойь.

Слава не ослъпляла Крылова. Онъ оставался по прежнему простъ и добродушенъ. Умълъ онъ однако и добродушно отомстить, если случалось кому задъть его самолюбіе. Такъ, появились стихи, въ которыхъ говорилось, что три знаменитыхъ баснописца всъ были Иваны. Подъ этими тремя поэтъ разумълъ Лафонтена, Хемницера и Дмитріева. Какъ ни скроменъ былъ Крыловъ, онъ не могъ не сознавать, насколько выше его басни, которыя тогда уже называли «неувядаемыми цвътами поэзіи», и написалъ басню «Любопытный». Басня была его орудіемъ, которымъ онъ и мстилъ, и награждалъ. Иногда дарилъ онъ ихъ дътямъ. Такъ, басню «Ягненокъ» написалъ онъ для Анюты, младшей дочери Оленина; другую басню онъ подарилъ племяннику Оленина. Наконецъ, баснею «Василекъ» неуклюжій, увѣсистый Крыловъ съ изысканной граціей выразиль, какъ увидимъ, благодарность самой императрицѣ.

Излинился-ли въ самомъ деле Крыловъ на столько, что думаль перестать писать, или; что в вроятне, хитрый и осторожный мудрецъ хотълъ избавиться отъ назойливыхъ льстецовъ, отъ приглашеній читать на вечерахъ, только къ изданію басенъ въ 1819 году онъ прибавиль извъщение, что этимъ изпаніемъ хочеть заключить свою дізтельность. Только въ 1825 году сталь появляться снова рядь его басень въ «Стверныхъ Цвътахъ» барона Дельвига, и эти «цвъты» оказались тогда въ самомъ дёлё «неувялаемыми». Казалось, И. А. погрузился совершенно въ безлъйствіе: но насколько оно было лишь видимое, доказываеть то, что въ это именно время изучалъ онъ греческій языкъ — самостоятельно, безъ посторонней помощи. Не останавливаясь даже предъ трудностью въ его дъта читать стереотипныя изданія, онъ надъваль для этого очки. Сохраняя тайну-подъ предлогомъ безпорядка въ комнатъ-онъ не пускалъ къ себъ даже сосъда и ближайшаго пріятеля, Гибдича, который впрочемъ изъ-за двери хвалилъ пробудившуюся совъсть И. А. относительно опрятности. Весь энизодъ прекрасно переданъ Плетневымъ. Гитдичъ, страстный классикъ, готовъ былъ думать, что найдеть себъ въ Крытовъ помощника по переводу Гомера, и уговорилъ И. А. зааяться этимъ. Крыловъ перевелъ отрывокъ Одиссеи, но скоро сознался, что гекзаметръ ему не дается. Зато часто находили эго съ Эзономъ въ рукахъ, и на вопросъ любопытнаго, что дълаетъ И. А., онъ отвъчалъ: «учусь». Послъ того появляются въ его басняхъ темы, взятыя у этого учителя, который, впрочемъ, самъ не отказался бы поучиться у нашего Крылова. Прошли года; Крыловъ забылъ грековъ и самого Эзопа. Одинъ отрывокъ Электры уцълъль отъразрушительной руки времени. Этотъ отрывокъ сохранилъ Лобановъ.

Крыловъ достигъ цёли всёхъ своихъ завётныхъ стремлевій. Покой увёнчалъ его труды и слава увёнчала его покой:

"За вътрами со всъхъ сторонъ Не движась, я смотрю на сусту мірскую И философствую сквозь сонъ". (Прудъ и Рака).

Казалось бы, и дарованіе Крылова должно было заглохнуть. какъ онъ самъ предсказалъ это тому, къмъ «овладъетъ лънь». Олнако еще многіе годы его таланть не ослабъваль. Въ самой глубокой старости онъ еще даритъ свътъ своими баснями. Погружаясь все болье въ видимую безпечность, Крыдовъ продолжалъ наблюдать, думать и все также тщательно работать надъ отдълкой басни. Въ этомъ разгадка неисчерпаемой свёжести его таланта. Чёмъ больше уходилъ Крыловъ отъ внѣшняго міра, тѣмъ богаче, разнообразнѣе и глубже становился его собственный, имъ созданный міръ. Въ тишинъ кабинета или гостиной наполнялась его жизнь живымъ лъйствіемъ воображенія. Тогда оживали бездушные предметы, получая даръ слова такъ-же какъ птипы и звъри: инстинкты, пороки и лобродетели воспринимали плоть и кровь; новый міръ возникаль предъ баснописцемъ и укладывался по волъ его на лоскуткахъ бумаги.

Пернатыя особенно платили И. А. взаимностью за его любовь къ этому міру. «Сидя на диванъ противъ открытаго окна, онъ забавлялся наблюденіемъ смышленности движеній и пріемовъ воробья. Воробей, готовый уже, растопыривъ крылья, вспорхнуть на окно, гдъ насыпанъ былъ кормъ, и довъриться ласковому хозяину, пріостановился при моемъ приходъ», разсказываетъ посътитель. «Посмотрите», сказалъ Иванъ Андреевичъ, «какъ онъ остороженъ! Это старый мой пріятель; онъ прилетаетъ ко мнъ пообъдать, но всегда съ крайней осмотрительностью, а теперь ужъ его не скоро заманишь».

Осторожный и осмотрительный, онъ бываль однако очень разсвинь въ мелочахъ; иногда клалъ въ карманъ что попадало подъ руку, и случалось, за объдомъ въ гостяхъ, вытаскивалъ вибсто носового платка то чепчикъ, то чулокъ. Друзья подшучивали надъ нимъ. Хотълъ онъ благодарить кого нибудь за присылку сочиненій—ему указывали совстив другое лицо; тотъ конфузился, Крыловъ извинялся и такъ продълывалъ иногда по нъскольку разъ.

Какъ желудкомъ своимъ, такъ могъ онъ гордиться и здоровьемъ вообще. Живя въ домъ Рибаса, гдъ нынъ дворецъ принца Ольденбургскаго, онъ ходилъ купаться въ каналъ, омывающемъ съ этой стороны Лѣтній садъ. Купался весь сентябрь и октябрь; наконецъ въ ноябрѣ, когда вода покрывалась льдомъ, онъ, скачкомъ проламывая ледъ, продолжалъкупаться до сильныхъ морозовъ.

\* \*

До 1841 г. не перемѣнилъ Крыловъ ни службы, ни занятій, ни даже квартиры. Не перемѣнилъ онъ и друзей, но только иногихъ пережилъ.

Одна и та-же лъстница, мимо Крылова, вела наверхъ въ квартиру Гивдича. Удобство сообщенія, холостая жизнь обоихъ, любовь къ литературъ и одинаковыя отношенія къ дому Олениныхъ тъсно связывали поэтовъ, хотя во многомъ велика была разница въ ихъ личности. «Умомъ своимъ всегда сосредоточеннымъ и дальновиднымъ», говоритъ Плетневъ: «сердцемъ опытнымъ и охлажденнымъ, характеромъ безпечнымъ и скрытнымъ. жизнью недъятельною и неопрятной, прісмами простыми и чуждыми свътскости-Крыловъ представлялъ совершенную противуположность Гивдичу, который до многаго додумывался медленно и не всегда върно, увлекался добрымъ и довърчивымъ чувствомъ, любилъ во всемъ порядокъ и щеголеватость, старался выказать знатока общественныхъ приличій и часто поддавался влеченію самолюбія». «Онъ не заботился ни о чистотъ, ни о порядкъ. Прислуга состояла изъ наемной женщины съ дъвочкой, ея дочерью. Никому въ домъ и на мысль не приходило сметать цыль съ мебели и другихъ вещей. Изъ трехъ чистыхъ комнатъ, выходившихъ окнами на улицу. составляла залу, боковая, влѣво отъ нея, оставалась безъ употребленія, а последняя—угольная, къ Невскому проспекту, служила обыкновеннымь местопребываниемь хозяину. Здёсь, за перегородкой, стояла кровать его, а въ свётлой половинъ онъ сиживалъ передъ столикомъ на диванъ. У него не было ни кабинета, ни письменнаго стола. Приходившихъ къ нему онъ дружески просиль всегда салиться, на что не безъ затрудненія можно было согласиться опрятно одітому гостю. Крыловъ безпрестанно курилъ сигары, съ мундштукомъ, предохраняя глаза отъ жару и дыма. При разговоръ сигара ежеминутно гасла. Онъ звонилъ. Дъвочка, проходя изъ кухни черезъ залу, иногда съ пъсенкой, приносила тоненькую восковую свичу безъ подсвичника, накапывала воску на столь и ставила огонь передъ неприхотливымъ своимъ господиномъ. Форточка въ залѣ почти всегда была открыта. Крыловъ, набрасывая зеренъ, привадиль къ себъ голубей съ Гостинаго пвора. и они привыкли быть у него какъ на улицъ. Столы, этажерки. веши, на нихъ стоявшія, и все кругомъ носило на себъ слълы пребыванія этихъ ежедневныхъ гостей баснописна. Утромъ онъ вставалъ довольно поздно. Часто пріятели находили его въ постели часу въ десятомъ. Одинъ изъ нихъ, товаришъ его по Академіи, привезъ ему съ вечера въ подарокъ богато переплетенный экземпляръ Фенелонова Телемака. Это было еще въ 1812 году. Бдучи по утру къ должности, полюбопытствовалъ онъ спросить у Крылова, понравился-ли ему переводъ, которымъ поэтъ нашъ и хотълъ-было, ложась спать, позаняться. но такъ неосторожно держалъ передъ сномъ въ рукахъ книгу. что она сползла съ кровати подъ столикъ. Переводчикъ, заглянувъ за перегородку, гдъ Крыловъ еще спалъ, и увидъвъ, куда попала золотообръзная книга его, тихонько убрадся назалъ. чтобы Крыловъ и не узналъ о его посъщени».

Такъ, за сигарой, съ романомъ, иногда въ разговорахъ съ пріятелями, Крыловъ проводилъ время до того часу, въ которомъ надо было отправляться объдать въ англійскій клубъ. Продремавъ тамъ довольно времени послѣ объда, иногда заъжалъ онъ къ Оленину, иногда возвращался домой.



«Никогда не замъчали въ немъ какихъ-либо душевныхъ томленій; онъ всегда былъ спокоенъ». Но взамънъ горячихъ порывовъ онъ проявлялъ иногда глубокую привязанность. «Елизавета Марковна», говорилъ онъ Олениной: — «когда наступитъ мой часъ, я приду умереть къ вамъ, сюда, къ вашимъ

ногамъ». Никогда не забывалъ онъ и своего единственнаго брата, съ которымъ видълся послъдній разъ около 1806 г.; больше не суждено имъ было увидъться до могилы.

Левъ Андреевичъ служилъ въ гвардіи въ Петербургъ, когда Крыловъ издавалъ журналъ «Зритель». Перейдя потомъ въ армію, онъ тянулъ лямку на югъ. Иванъ Андреичъ постоянно поллерживаль его деньгами. Какъ только положение его упрочилось службой въ библіотекъ и пенсіей, онъ сталь подумывать о томъ, чтобы перевести брата въ Петербургъ. Мечты эти не исполнились, но онъ не переставалъ принимать живое участіе въ судьбъ брата. Не смотря на небольшую разницу въ лътахъ, брать называеть Ивана Андреича пе иначе какъ «любезный тятенька», «милый батюшка», «братецъ Иванъ Андреичъ». Единственное, въ чемъ братъ его постоянно упрекаетъ, это-что онъ подолгу не отвъчаетъ на письма. Не можетъ преодолъть Иванъ Андреичъ своей лёни; онъ посылаетъ брату деньги, экземиляры изданій, лаже списки басень и копіи сь локладовъ Оленина Государю о награждении его, но писемъ не пишеть. Также неохотно исполняеть порученія, требующія какихь нибудь хлопоть, котя очевидно опять-таки изълвни, а не по недостатку доброты. Братъ Левъ пишетъ ему о какой-то Марфушкъ: «Я право полагалъ, что она давно на волъ, а она, бъдная, терпъла черезъ твою безпечность. Однако-жъ теперь я очень радъ и благодарю тебя, что ты за все претерпъніе ее наградилъ». Изъ этихъ словъ ясно выступаютъ черты характера Крылова-доброта и лънь, которыя часто спорять въ немъ, какъ вътеръ и солнце въ сказкъ. Лънясь писать брату, Иванъ Андреичъ такъ интересуется имъ, что требуетъ описанія мельчайших подробностей его быта. Последній не отказываеть въ этомъ. Талантъ къ музыкв--очевидно родовое достояніе Крыловыхъ, какъ и охота къ чтенію. Братъ Крылова тоже играетъ на скрипкъ и очень любитъ читать. Кромъ своихъ басенъ И. А. пользуется всегда случаемъ посылать ему и другія книги. Съ техъ поръ какъ Крыловъ начинаетъ писать басни, брать становится такимъ-же горячимъ поклонникомъ его таланта, какъ и вся публика. Онъ человъкъ простой. Нъсколько разъ быль онъ въ походахъ за-границей, но кромъ подробнаго военнаго маршрута не вывезъ оттуда никакихъ впечатльній.

Тъмъ интереснъе его отзывъ о басняхъ. Больше всъхъ, пи-·шетъ онъ, понравилась ему басня «Сочинитель и Разбойникъ». «Въ жизни ничего лучшаго не читывалъ», замъчаетъ онъ.— «Безпримърныя твои басни я пробъжаль и могу сказать, что не даромъ ты ими прославился, да и Государь Императоръ удостоиль ихъ назвать пріятными и полезными... Я никогда не сомнъвался, чтобы ты не употребиль свои божественныя дарованія въ пользу общаго блага, и нахожу, что нътъ ничего достойнъе благородной души, какъ совътами и самыми легкими локазательствами отвращать отъ порока и привлекать къ добродътели». Онъ говоритъ здъсь, прилично случаю, нъсколько высокопарно, но смыслъ отвъчаетъ всеобщему убъждению. Такъ думалъ и такое значение придавалъ сатиръ и въ особенности баснъ самъ И. А., какъ мы видъли выше. Онъ въ восторгъ отъ почестей брата, но въ одномъ письмъ замъчаетъ: «Только жалью очень, любезный тятенька, что твоя муза такая сонливая и линвая». Это относится уже къ 1821 году.

Въ это время Крыловъ получаетъ изъ Кабинета уже добавочную пенсію, а всего до 3,000 руб. ас., кром'я жалованья. Въ 1820 г. награжденъ онъ орденомъ Владиміра 4 степени. Басни свои печатаеть онъ то въ «Сынъ Отечествъ», то въ изданіи «Беседы». Его молодые друзья возмущаются. «Какъ не стыдно бросать въ навозъ», говорять они, когда Крыловъ читаетъ свои басни въ собраніяхъ Бесълы, глъ обыкновенно «одинъ читаетъ чепуху, другой говоритъ «изрядно», третій хвастаетъ, четвертый хвалитъ себя и Шишкова». Но Крылову было поздно монять свои привычки и друзей, да это и не мошало ни славъ его, ни расположению къ нему молодежи. Батюшковъ особенно горячо относился къ И. А. «Выпроси у Крылова басню», пишетъ онъ Гнадичу въ одномъ письма; въ другомъ:--«поклонись отъ меня безсмертному Крылову, безсмертномуконечно, такъ!» — «Обними сосъда (т. е. И. А.), но какъ обнять! Онъ, я думаю, толше встхъ поэтовъ вкупт и разсудкомъ, и тушею».

Жуковскій быль также въ числі лучшихъ друзей Крылова

и цвнителей его генія. Ив. Андр. съ удовольствіемъ проводиль время въ его квартирѣ, на вечерахъ, въ обществѣ Пушкина, Ватюшкова, кн. Вяземскаго, Гнѣдича, Уварова, Дашкова, Влудова и другихъ. Здѣсь-же бывали и Сперанскій, графъ С. Румянцевъ, а также Оленинъ и Карамзинъ. Въ группѣ людей на картинѣ, изображающей кабинетъ Жуковскаго въ его квартирѣ, въ Зимнемъ дворцѣ, всѣхъ замѣтнѣе и интереснѣе фигура баснописца, рядомъ съ Пушкинымъ. Разъ, на одномъ изъ этихъ вечеровъ, Ив. Андр. сталъ искать чего-то въ бумагахъ на письменномъ столѣ. «Что вамъ надобно, Иванъ Андреичъ?» спросили его. «Да вотъ какое обстоятельство», отвѣчалъ онъ: «хочется закурить трубку; у себя дома я рву для этого первый попавшійся подъ руку листокъ, а здѣсь нельзя такъ: вѣдь здѣсь за каждый лоскутокъ исписанной бумаги, если разорвешь его, отвѣчай передъ потомствомъ».

Такъ говорилъ скромный баснописецъ. Онъ въ самомъ дёлё никогда не дорожилъ лоскутками, на которыхъ писалъ свои басни. Послё его смерти находили въ корзинахъ и на чердакѣ измятыя и изорванныя черновыя его басенъ, доставившія однако богатый матеріалъ для исторіи его творчества.

Въ Императорской Публичной Библіотекѣ хранятся разрозненные листки, сколотые булавкой, вырванные повидимому изъ тетради. На особомъ листѣ рукою Гнѣдича сдѣлана замѣтка: «Экземпляръ басенъ, сколотый булавкой, который Иванъ Андр. въ такомъ видѣ имѣлъ съ собой, когда читалъ Императрицѣ Маріи Федоровнѣ въ Зимнемъ дворцѣ въ 1813 году, будучи вмѣстѣ со мной». Обыкновенно писалъ онъ на лоскуткахъ и держалъ въ карманѣ помятые листки.

### ГЛАВА УІ.

### Покой и слава.

Переводы басенъ.—Иностранная критика о Крыловъ.—Брошю ра Я. Н. Толстаго — Болъвнь.—«Василекъ», —Семья А. Н. Оленина — «Три ноцълуя». «Крестьянинъ и змъя» —Письма брата. —Поъздка въ Ревель.— Смерть брата. — Горесть И. А. Крылова —Пособіе на изданіе басенъ въ 1824 г. — «Конь и всадникъ» — Письмо къ дочери Оленина. — «Муха и пчела». — Сборы за границу. —Домашнія затъи. —Голуби въ гостиной — Анекдоть объ извъстности Крылова — Начодчивость его. — Императоръ Николай даритъ бюстъ Крылова наслъднику престола. — Шутка «фавориточки» — Маскарадъ въ Зимнемъ дворцъ. — «Вельможа» — Юбилей. — Смерть Е. М. Оленина. — Отставка. — Жизив Крылова на Васильевскомъ Островъ. —Эпиграмма Воейкова. —Творчество въ басевъ. — «Бъдный богачъ». — Значеніе сатиры Крылова — Ръчь митрополита Макарія. — Пиркожанинъ — «Сочинитель и Разбойникъ». — «Гребень». — Смерть Крылова. —Памятникъ. — Эпиграфъ въ «Звъздсчкъ».

Съ 20-хъ годовъ начали появляться иностранные переводы басенъ Крылова. Невнимательный къ своимъ біографамъ, Крыловъ иначе относился къ переводчикамъ, помогая и разъясняя имъ многое самъ. Переводы бывали иногда удачны, хотя чаще представляли неодолимыя затрудненія. Для передачи нѣсколькихъ строкъ Крылова приходилось часто измышлять десятки стиховъ. Простота и оригинальная мѣткость чисто-русскаго ума и языка не укладывались въ чужія формы. «Совокупилось пятьдесятъ семь талантовъ, чтобы одолѣть одинъ»— въ прекрасномъ изданіи графа Орлова, который, живя въ Италіи и Парижѣ, заинтересовалъ этими баснями корифеевъ итальянской и французской поэзіи. «Вандалы» первые ознакомились съ Крыловымъ и оцѣнили его геній. Французскіе критики простили

Крылову даже ненріязнь къ французскому вліянію, уяснивъ себѣ, что непріязнь эта относилась лишь къ нелѣпымъ заимствованіямъ. Они справедливо не могли простить ему лишь того, что онъ «посадилъ въ адъ» знаменитаго философа, въ баснѣ «Сочинитель и Разбойникъ».

Въ оправданіе Крылова отъ этого обвиненія соотечественникъ нашъ въ Парижѣ, Яковъ Николаевичъ Толстой, написалъ брошюру, въ которой доказывалъ, что Крыловъ подъ «сочинителемъ» вовсе не разумѣлъ Вольтера. Однако защита была «не слишкомъ убѣдительна», какъ говоритъ академикъ А. Ө. Бычковъ.

«Ни одинъ народъ не имъетъ баснописца, который стоялъ бы выше Крылова въ изобрътении и оригинальности», говорилъ Лемонте во введении къ изданию гр. Орлова. Особенный успъхъ имъла басня «Гуси», переведенная нъсколько разъ. Критикъ Геро ставитъ Крылова въ нъкоторыхъ случаяхъ выше Лафонтена. Критикъ «Journal de Débats» говоритъ о здравомъ смыслъ и умъ баснописца; удивляется естественности басенъ, изящной простотъ и остроумію, глубинъ мысли и художественной отдёлкё подробностей. Сальфи, въ предисловіи къ итальянскому переводу, признаетъ нашего баснописца первостепеннымъ, а переводъ басенъ его ценнымъ пріобретеніемъ для итальянской литературы. Одинъ за другимъ следовали нереводы басенъ еще при жизни Крылова на разные языки, въ томъ числъ на нъмецкій и на скандинавскіе. Потомъ явились переводы на еврейскій, арабскій и изъ новыхъ языковъ-еще на польскій и англійскій.

Итакъ, чего еще оставалось желать баснописцу въ жизни? Его окружали покой, слава и любовь. Къ сожалънію его кръпкое здоровье пошатнулось—онъ сталъ страдать приливами крови къ головъ. При второмъ ударъ, случившемся въ 1823 году, когда покривилось его лицо, больной Крыловъ дотащился до дома Олениныхъ на Фонтанкъ, противъ Обуховской больницы, и сказалъ доброй Елизаветъ Марковнъ, которая заботами о немъ была ему точно вторая мать: «Въдь я сказалъ вамъ, что приду умереть у ногъ вашихъ; взгляните на меня». Крыловъ оставался въ домъ Оленивыхъ до выздоровленія. Когда-же весною

Императрица Марія Өедоровна перевхала въ Павловскъ, и до нея дошла въсть о бользни маститаго поэта, она приказала А. Н. Оленину перевезти его въ Павловскъ, прибавивъ: «подъ моимъ надзоромъ онъ скорте поправится». Ив. Андр. въ самомъ дълъ поправился совершенно и признательность къ августъйшей покровительницъ своей выразиль въ граціозной баснъ «Василекъ». Онъ написалъ ее въ одномъ изъ альбомовъ, что разложены были на столахъ въ «Розовомъ Павильонъ» въ Павловскомъ паркъ. На заглавной картинкъ къ этой баснъ. въ одномъ изъ изданій, Иванъ Андреичъ сидитъ на камнъ въ Павловскомъ саду, возлѣ бюста Императрицы, и подслушиваетъ разговоръ Василька съ Жукомъ. Крыловъ говорилъ потомъ своему сослуживцу: «Да, мой милый, это одно обязываетъ меня написать исторію своей жизни». Онъ ее не написаль однако. «Онъ перенесъ подъ 60° широты неаполитанскую безпечность и предается той роскошной лёни, которая взлелёнла геній Лафонтена и Шолье. Муза его уступаетъ только настойчивымъ просьбамъ другихъ. Это такой басенникъ (fablier, какъ-бы плодовое дерево), который нужно крыпко потрясти, чтобы съ него упали плоды». Не даромъ и добродушный братъ его сожалълъ. что муза его «сонливая и лънивая». Оправившись отъ болъзни. Крыловъ еще больше нривязался къ семь Олениныхъ. Домъ ихъ оставался постоянно радушнымъ и гостеприинымъ. Оленинъ самъ былъ большимъ поклонникомъ талантовъ и искусствъ. а «еще больше кажется любиль имь покровительствовать», хотя ему «можетъ-быть недоставало сметливости и утонченнаго проницательнаго чувства, столь полезнаго въ художественномъ дъль». Онъ оставался однимъ и тъмъ-же, и его маленькую, сухощавую фигуру неизмённо видёли десятки лётъ за письменнымъ столомъ. Онъ былъ яростнымъ врагомъ Франціи и говорилъ о французахъ, что «нътъ народа, нътъ людей подобныхъ этимъ уродамъ, что всъ ихъ книги достойны костра», къ чему не скупились прибавлять другіе: «а головы ихъ-гильотины». Последнія слова принадлежали юному поэту, который однако подъ ствнами Парижа оплакиваль участь осажденнаго города, а войдя въ него, въ мигъ поддался очарованию этого ужаснаго народа, этихъ «вандаловъ», о которыхъ писалъ уже съ воскищеніемъ, съ восторгомъ. Парижъ дъйствовалъ подобно чарамъ Цирцеи. Его ненавидъли, пока не попадали въ его объятія, какъ въ волшебный чарующій міръ.

«Дому Олениныхъ служила украшеніемъ его хозяйка. Образецъ жепскихъ добродѣтелей, нѣжнѣйшая мать, примѣрная жена, одаренная яснымъ умомъ и кроткимъ нравомъ, Елизавета Марковна оживляла и одушевляла общество въ своемъ домѣ». Она была болѣзненна. «Часто, лежа на широкомъ диванѣ, окруженная посѣтителями, видимо мучась, умѣла она улыбаться гостямъ», чтобы не разстроить бесѣды. Нашъ увѣсистый «Крылышко» покоился подъ ея крыломъ. Дочери ея съ дѣтства привыкли къ ласковому «дѣдушкѣ», который иногда баловалъ ихъ басенками. Однажды вечеромъ дѣвушки стали совѣтоваться, какъ разбудить старика, дремавшаго въ креслѣ. Онѣ рѣшились всѣ три поцѣловать его въ лобъ. Ив. Андр. проснулся и, тронутый милою шуткой, написалъ стихотвореніе «Три поцѣлуя», которое помѣстилъ въ «Сѣверныхъ цвѣтахъ».

Особенное оживленіе было въ домѣ Оленина въ періодъ отечественной войны. Оленинъ принималъ дѣятельное участіе въ вооруженіи милиціи и самъ носилъ ополченскій мундиръ съ зеленымъ перомъ. Тогда и Крыловъ писалъ одну за другой свои басни и читалъ ихъ въ домѣ Оленина. Онѣ касались то прямо событій войны, какъ «Ворона и Курица», «Волкъ на псарнѣ», то направлены были противъ иноземцевъ вообще и французскаго воспитанія. Въ баснѣ «Крестьянинъ и Змѣя», онъ разумѣетъ подъ змѣей воспитателя-иностранца, точно такъ какъ и простые люди, особенно русскія няни въ барскихъ домахъ, называли еще недавно «змѣей» иностранца-гувернера. Въ это время отличался гоненіемъ на французовъ извѣстный издатель «Русскаго Вѣстника» О. Глинка, которому авторъ одной сатиры устроилъ уголокъ въ своемъ «желтомъ домѣ для литературной братіи».

Нумеръ третій—на лежанкѣ Истый Глинка возсѣдитъ. Передъ нимъ духъ русскій въ стклянкѣ Неоткупоренъ стоитъ.

Не привелось увидъться Ивану Андреичу съ братомъ, несмотря на горячее желаніе обоихъ. Онъ посылаеть ему постоянное «жалованье», басни и другія книги, на которыя Левъ Андреичъ высказываетъ свои наивныя замъчанія: «Жуковскій пишеть, кажется, только для ученыхь и болье занимается вздоромъ (!), а потому слава его весьма ограничена. А также г. Гибличъ-человъкъ высокоумный, и шеголяеть на попришъ славы между немногими. Но какъ ты, любезный тятенька, пишешь-это иля всёхъ: для малаго и стараго, для ученаго и простого, и вст тебя прославляють. Басни твон-это не басни. а апостолы»... Иванъ Андреичъ писалъ брату, что въ Павловскъ бываетъ всегда за столомъ Императрицы и, участвуя въ забавахъ, игралъ роль Фоки, а кн. Голицынъ-Демьяна. Это дало поводъ къ забавному недоразумънію. Братъ понядъ такъ, что Ив. Андр. сделаль изъ басни оперу, и просидь прислать ему. Прочтя въ «Инвалидъ», что Ив. А. поднесли въ академіи золотую медаль, онъ проситъ прислать ему изображение, написать-на какой ленть, при этомъ ему желательно знать, кто президентъ и т. д. Ив. Андреичъ помогъ брату обзавестись маленькимъ хуторомъ; но не долго послёдній имъ пользовался.

Оправившись вполнѣ послѣ своей болѣзни, Иванъ Андреичъ, какъ бы «наскуча жить Лафонтеномъ», вдругъ совершилъ путешествіе. Проходилъ онъ по набережной и встрѣтилъ знакомаго, который, собираясь ѣхать въ Ревель, сталъ звать его съ собою, навѣстить командира порта, знакомаго также Крылову и извѣстнаго своимъ хлѣбосольствомъ. Иванъ Андреичъ, не долго думая, сѣлъ на корабль.

Эта потздка и ея оригинальная внезапность были долго предметомъ разговоровъ. Крыловъ сообщилъ брату о событи, и послъдній былъ этимъ очень взволнованъ. «И такъ ты теперь, любезный тятенька, можешь назваться мореходцемъ,» писалъ онъ ему...

Это письмо было послъднимъ. Черезъ мъсяцъ Иванъ Андреичъ получилъ офиціальное извъщеніе о смерти брата отъ сильной горячки. Послъднія его слова были: «Ахъ, любезный братъ, ты не знаешь, какъ я боленъ».

Крыловъ написалъ, чтобы хуторъ со всемъ инвентаремъ и

двумя коровами отдали деньщику, а прочія вещи роздали на память.

Смерть брата сильно подъйствовала на Крылова, хотя они не видълись больше 17 лътъ. Онъ не измъниль образа жизни, посъщалъ клубъ и домъ Оленина, но сдълался мраченъ и молчаливъ. Хотя никогда не былъ онъ разговорчивъ, но, говорятъ, бывалъ занимателенъ, если удавалось его вызвать на разговоръ. Никто не ръшался спросить его, въ чемъ дъло. Прошло недъли три, пока онъ сталъ приходить въ нормальное состояніе. Тогда, на вопросъ Е. М. «Что съ вами было, Крылочко? Вы на себя не походили?»—онъ отвъчалъ: «у меня былъ родной братъ, единственное существо на свътъ, связанное со мной кровными узами. Недавно онъ умеръ. Теперь я остался одинъ».

Обвиненіе въ связи съ шулерами въ молодости могло положить тѣнь на честь Крылова. Но вся жизнь его и брата свидѣтельствуютъ напротивъ о твердыхъ правилахъ чести: «За грѣхъ и стыдъ почиталъ и почитаю, пишетъ ему братъ въ одномъ письмѣ, чѣмъ-нибудь непозволительнымъ пользоваться, черезъ что могъ-бы потерять честь и доброе имя. Да и на что мнѣ? Я, по твоей милости, нужды ни въ чемъ не

терплю».

Уже въ 1814 году Крыловъ получилъ на изданіе басенъ въ 3-хъ книгахъ пособіе въ 4,200 руб. ас. изъ Кабинета Его Величества. Государь сказалъ тогда, что готовъ всегда помочь Крылову, если онъ будетъ продолжать «хорошо» писать. Опираясь на это Высочайшее слово, Оленинъ ходатайствуетъ тенерь о пособіи для новаго изданія, такъ какъ съ тъхъ поръ Иванъ Андреичъ издалъ еще три книги басенъ на свой счетъ, а теперь собралъ седьмую книгу изъ 20 новыхъ басенъ. Въ доказательство отвращенія Крылова отъ вольнодумства Оленинъ ссылается въ своемъ докладъ на негодованіе французскаго журнала по поводу басни «Сочинитель и Разбойникъ». По докладу этому Императоръ Александръ разръшилъ выдать Крылову десять тысячь рублей ас. Въ новомъ изданіи первою была поставлена басня «Конь и Всадникъ», написанная еще въ

1814 г.». Въ ней Крыловъ разумель французскій нароль и революцію. Картинка къ ней исполнена была Зауэрвейтомъ по мысли А. Н. Оленина.

Эти басни доказали, что духъ баснописца не ослабълъ, какъ не ослабъла и энергія его въ обработкъ стиха: по собственнымъ его словамъ, онъ читалъ и перечитывалъ басню много разъ. пока какое нибудь мъсто не переставало ему нравиться. Тогла онъ исправлялъ его. Никогда не торопился онъ печатать. Напротивъ баснямъ своимъ давалъ онъ долгій отдыхъ, пержаль ихъ какъ лежалыя сигары, какъ старое вино, оттого и были онъ хороши. Вотъ почему въ 1819 г. онъ объявилъ, что думаетъ закончить свое поприще. Нельзя этому върить. Скорбе хотблъ онъ имбть покой отъ назойливыхъ просьбъ и работать медленно. Такь же вфроятно полготовляль онъ и первыя свои три басни, съ которыми явился къ Дмитріеву. «Я авторъ и, сказать вамъ на ушко, довольно самолюбивый», говорить онь въ письмъ къ дочери Оленина. Увъряя ее. что перечитываль письмо ея много разъ, онъ прибавляетъ шутя: «Но если-бы я зналь, что мон стихи перечитывають столько разъ, то сталъ-бы спесивее г. Хвостова, котораго впрочемъ никто не читаетъ». Въ упомянутомъ изданіи одна уже «Муха 7 и Пчела» говорить о томь, какь легко владееть старикъ изящнымъ стихомъ, не уступающимъ «легкой поэзіи» Дмитріева.

> Притомъ-же, жалуя полъ нѣжный, Вкругъ молодыхъ красавицъ выось И отдыхать у нихъ сажусь На щечки розовой, иль шейки былосныжной.

Въ басић «Богачъ и Поэтъ» маститый старикъ, много испытавшій на своемъ в'ку, в'інчанный славой, но не забывшій лишеній и обидъ своей молодости, подаетъ руку бѣдному поэту на тернистомъ пути, напоминаетъ ему, что «въ поздній въкъ его достигнутъ лиры звуки». Въ баснъ «Соловьи» сочувствуетъ , бъдняжкъ Соловью, котораго

> Чемъ пель пріятней и нежней, Тѣмъ стерегли его плотнъй.

ijΤ Въ басиъ «Два мужика» осторожный, но умный баснопи- за: сепъ замъчаетъ: Ö

1

a.

Для пьянаго и со свъчею худо, Да врядъ не хуже-ль и въ потьмахъ.

\* \_ \*

Продавъ очень выгодно изданіе, Крыловъ сталъ было собираться за-границу и подговариваль къ тому-же Гнёдича, но, оказалось, что послёднему было легче убёдить самого Крылова остаться дома. «Въ стихахъ, написанныхъ по этому поводу Гнёдичемъ, много истины, меланхоліи и граціи». Въ самомъ дёлё, какъ-то трудно и вообразить себё нашего Крылова въ Европё. А интересно было-бы знать, какъ отозвался-бы его трезвый умъ на во-очію увидённую сказку.

«Оставшись дома, но чувствуя потребность въ какой нибудь перемънъ наскучившей ему жизни, онъ ръшилъ обстановку и издержать деньги на убранство комнать. Явилась мебель Гамбса и картины въ новыхъ золоченыхъ рамахъ: полы устланы англійскими коврами. На великольпной горкь краснаго дерева, лучшей, какая была въ магазинъ, разставлены фарфоръ и другія бездёлушки; Крыловъ завель несколько дюжинъ полотнянаго и батистоваго бълья и богатый хрусталь. Онъ пригласилъ на объдъ Олениныхъ и друзей, но это былъ первый и последній опыть. Чрезь две недели картина изменилась. Пыль и наутина снова покрывали мебель и картины, на ковръ разсыпанъ овесъ, по старому пируютъ голуби-его пріятели и гости, а онъ съ сигарой на диванъ лъниво тъщится ихъ аппетитомъ и воркованьемъ. При входъ каждаго посътителя голуби быстро поднимались съ ковра и, раздетаясь по комнатъ, садились на бронзу и картины, а хрусталь на красной пркъ звенъль, убавляясь съ каждымъ днемъ. Еще затъяль однажды Крыловъ устроить у себя садъ. Накупилъ до 30 касъ докъ съ деревьями лавровыми, миртовыми, лимонными, апельстными и украсиль квартиру такъ, что съ трудомъ между шим проходиль. Разумбется и этоть его эдемъ скоро завяль изасохъ». Такъ проводиль онъ годы на своемъ диванъ, принимая шогда посътителей, которые никогда его не забывали. «Что стазаль Крыловъ?» интересовался знать каждый авторъ новаго произведенія. Его зам'ячаніями пользовались охотн'я всего молодые таланты. Глядя на него, въ самомъ деле трудно было повърить. «что-бы въ эту громадносплоченную твердыню могли проникнуть какія нибудь страсти», кром'є какъ ко сну и бді, разумъется. Слыша жалобы молодыхъ людей на желудокъ, онъ говорилъ: «А я такъ бывало не давалъ ему потачки. Если чуть задурить, то я нажися вдвое, такъ онъ себъ, какъ кочетъ, пусть развъдывается». Крыловъ говорилъ, что за столъ надобно такъ салиться, чтобы, какъ скрипачъ, свободно действовать правой рукою. Такъ и старался онъ садиться. За объдомъ онъ часто шутиль. Съ забавнымъ остроуміемъ разсказываль онъ исторію ботвиньи— черезъ какія усовершенствованія она прошла до современной формы. Кром какъ для объдовъ избъгаль онъ выбажать. Когла на одномъ изъ засъданій покойной Россійской Академін предложено было чаще собираться, Крыловъ согласился со всёми, но съ важностью прибавилъ: «за исключеніемъ конечно почтовыхъ дней», какъ-бы забывая, что въ столицъ почта отправлялась уже давно ежедневно. Да и забавно было въ самомъ деле, что онъ оставляль за собою почтовые дни, онъ, который «изъ всёхъ смертныхъ наименёс пользовался письменною почтою». Однако онъ оставилъ нъсколько писемъ къ дочери Оленина, въ которыхъ много оригинальнаго острочнія и добродушія.

Есть указанія еще на нъсколько писемъ.

\* \*

Къ славъ своей Крыловъ не былъ нечувствителенъ: «Однажды лътомъ шелъ онъ по какой-то улицъ, гдъ передъ домами были разведены садики. Онъ издали замътилъ, что за одною отгородкою играли дъти, и съ ними была дама, въроятно мать ихъ. Прошедши это мъсто, случайно взглянулъ онъ назадъ и видитъ, что дама беретъ дътей поочередно на руки, поднимаетъ ихъ надъ заборчикомъ и глазами своими указываетъ на Крылова каждому изъ нихъ».

Со слезами на глазахъ, говорятъ, разсказывалъ Ив. Анд. объ этомъ друзьямъ. Къ этому-же времени относится и анекдотъ, разсказанный въ «Русской Старинъ» въ 1870 году, какъ двое студентовъ встрътили Крылова на улицъ и одинъ изъ нихъ, не зная И. А., сказалъ: «вотъ туча идетъ». На что Крыловъ, будто-бы, услышавъ эти слова, сказалъ экспромтомъ: «и лягушки заквакали». — Тотъ-же разсказчикъ повъствуетъ, что Крылова встрътилъ на Невскомъ Государь и сказалъ ему: «давненько тебя не видалъ», на что И. А. жившій какъ извъстно въ Импер. Публичной Библіотекъ отвътилъ: «а, кажись, сосъди, Ваше Величество».

Иванъ Андреичъ пережилъ Екатерину, Павла и Императора Александра І. Песять тысячь рублей на изданіе басень въ 1824 году была последняя милость царя. Императоръ Николай такъ-же благосклонно относился къ баснописцу, и въ 1831 г., въ числъ подарковъ своихъ на Новый годъ великому князю наслёднику цесаревичу, прислалъ бюстъ Крылова. Несколько лътъ спустя удвоена была ему пенсія. Императрица Александра Өедоровна жаловала часто Крылову букеты. Онъ хранилъ ихъ, и засохшіе цвъты положены были на груди его послъ смерти, во время отпъванья. Крылова приглашали и на маскарады во дворцъ. Однажды въ домъ Оленина замътили, что Ив. Андр. въ мрачномъ расположении духа. «Что съ вами, дъдушка?» — спросила его Варвара Алексвевна, которую онъ особенно любилъ. — «Да вотъ бъда: надо ъхать во дворенъ въ маскарадъ, а не знаю, какъ одъться». — «А вы-бы, дъдушка. помылись, побрились, одблись-бы чистенько, васъ тамъ никтобы и не узналъ». Шутка искренно любимой «фавориточки», какъ называлъ Крыловъ любимицу, развеселила его, но забота осталась. По совъту знаменитаго Каратыгина. баснописенъ нарядился въ костюмъ боярина-кравчаго.

Маскарадъ устроенъ былъ на англійскій манеръ. Кому достался кусокъ пирога со спрятаннымъ въ немъ бобомъ, тотъ былъ царемъ праздника. Къ этому-то царю Крыловъ, соотвътственно своей роли и костюму, обратился съ рѣчью.

По части кравческой, о царь, мий рйчь позволь,
И то, чего тебб желаю,
И то, о чемъ я умоляю,
Не морщась выслушать изволь.
Желаю, нашъ отецъ, тебъ я аппетита,
Чтобъ на день разъ коть пять ты кушалъ-бы до-сыта,

А тамъ бы спалъ, да почивалъ, Да снова кушать-бы вставаль. Вотъ жить здоровая манера! Съ ней къ году, - за это я, кравчій твой. берусь-Ты будешь ужъ не бобъ, а будешь царь-арбузъ! Отецъ нашъ, не бери ты съ тахъ царей примара, Которые не лакомо фаятъ, За подданныхъ не спятъ, И только лишь того и смотрять и глядять, Чтобъ были всв у нихъ довольны и счастливы; Но разсуди премудро самъ, Что за житье съ такой заботой пополамъ? И бединмъ кравчимъ намъ Какой туть жлать себь награлы? Тогда хоть брось все наше ремесло, Нѣтъ, не того бы мнѣ хотьлось! Я всякій день молюсь тепло, Чтобы тебв, отецъ, пилось бы лишь да влось, А авло-бы на умъ не шло.

Государю понравилось это стихотвореніе. Тогда Крыловъ просилъ дозволенія прочесть «Вельможу»—эту басню почемуто не разрѣшали ему печатать. Она такъ понравилась царю, что онъ обнялъ Крылова, поцѣловалъ его и промолвилъ: «пиши, старикъ, пиши». Разумѣется Крыловъ получилъ дозволеніе ее напечатать. Такимъ образомъ умѣлъ Крыловъ и теперь достигать пѣли.

Справедливо, что безпечность и празднолюбіе Крылова происходили больше отъ равнодушія къ тому, чёмъ жизнь увлекаетъ другихъ, нежели отъ истощенья душевныхъ его силъ. Свётлый умъ и твердая воля сохранились въ немъ до послёднихъ дней.

\* \*

Крыловъ еще имѣлъ довольно силъ, чтобы пережить свой праздникъ—пятидесятилѣтній юбилей литературной дѣятельности, 2 февраля 1838 года. Скромный баснописецъ сказалъ друзьямъ, пріѣхавшимъ за нимъ передъ началомъ праздника: «Я не умѣю сказать, какъ благодаренъ за все моимъ друзьямъ, и конечно мнѣ еще веселѣе ихъ быть сегодня вмѣстѣ съ ними. Боюсь только, не придумали-бы вы чего лишняго:

въдь я то-же, что иной морякъ, съ которымъ отъ того только и объда не случалась, что онъ не хаживалъ далеко въ море». Конечно такая скромность придавала только больше прелести празднику. Трудно описать трогательное величіе этого праздника, отличавшагося необыкновенной искренностью и сердечностью. Всему придавала особый характеръ оригинальная личность баснописца, его скромность, простота и слава, уже такъ давно окружавшая его имя. Жуковскій, кн. Одоевскій, Плетневъ, кн. Вяземскій и др. привътствовали его — кто ръчью, кто стихами, а публика — цвътами и восторженными проявленіями любви и радости. Листки изъ одного вънка раздавалъ Крыловъ на память друзьямъ. Онъ былъ сильно тронутъ. Кромъ тостовъ и гимна, Петровъ пропълъ положенные на музыку, стихи кн. Вяземскаго:

На радость полувѣковую Скликаетъ насъ веселый зовъ. Здѣсь съ музой свадьбу золотую Сегодня празднуетъ Крыловъ. На этой свадьбь всѣ мы сватья, И не къ чему таить вину: Всѣ заодно всѣ безъ изъятья Мы влюблены въ его жену и т. д.

Посл'в юбилея была выбита въ память его медаль. Крыловъ получилъ массу писемъ съ выраженіями поклоненія, любви и дружбы.

Оригинальное поздравленіе было въ письмѣ за подписью «Левъ—за себя и прочихъ звѣрей и скотовъ. Орелъ—за себя и прочихъ птицъ». Звѣри и птицы, узнавъ, что другія животныя (т. е. люди) празднуютъ юбилей баснописца, благодарятъ Крылова за то, что на пути къ безсмертію онъ взялъ съ собою и ихъ. Они обѣщаютъ ему, когда получатъ даръ слова, устроить свой праздникъ, на которомъ разскажутъ, какъ его басни исправили ихъ нравы. Соловьи будутъ воспѣвать своего пѣвца, а ословъ (это всего труднѣе) заставятъ молчать.

Газеты и журналы не переставали долго заниматься юбилеемъ Крылова и имъ самимъ; но самъ-то онъ вовсе этимъ не интересовался и ушелъ снова въ свой уголъ, на свой диванъ въ гостиной, гдъ утопалъ въ облакахъ дыма, вы-

ţ

выкуривая въ день до 50 сигарокъ. Въ томъ-же году, вслѣдъ за радостью, почестями и славой, онъ потерялъ лучшаго друга. Умерла Е. М. Оленина. Въ утѣшеніе этого горя имѣлъ онъ удовольствіе въ это время выбрать и назначить двухъ стипендіатовъ на проценты съ собранной по случаю юбилея суммы около 60,000 руб. По желанію великой княгини Маріи Николаевны художникомъ Ухтомскимъ была списана съ натуры комната, гдѣ занимался Крыловъ, и онъ самъ въ томъ видѣ, «въ какомъ одна только муза его видитъ, т. е. въ шлафрокѣ».

Въ 1841 г. Крыловъ оставилъ службу, съ пенсіей около 12,000 руб. ас. и поселился на Васильевскомъ островъ, въ домъ купца Блинова, по 1-й линіи. Отсюда даже въ Англійскій клубъ сталь онъ выбэжать довольно редко. Въ следующемь году онъ получилъ снова приглашение, отъ имени великой княгини Елены Павловны, принять участіе въ маскарадъ, въ костюмъ русскаго боярина, «въ кадрили знаменитыхъ поэтовъ». Страстный любитель музыки, онъ уже послъ отставки, живя на островъ, вышель изъ своего логовища послушать знаменитую Віардо-Гарцію. Собственная его скрипка давно уже вистла беззвучно на стънъ, и струны ея покрыты были густою пылью, какъ и все вокругъ него. «Лучшіе друзья его были уже въ могилъ. Лета, а особливо тучность отягощала его: сердце осиротело. онъ грустилъ. Посъщаемый литераторами, онъ былъ однако разговорчивъ, ласковъ и всегда пріятенъ». Патріархъ русской литературы, опъ пережилъ цълую плеяду молодыхъ поэтовъ: геніальнаго Пушкина и Грибовдова, Батюшкова, Лермонтова и др. Онъ остался одинъ предъ ихъ могилой, самъ уже усталый отъ жизни и славы, и правъ былъ, кажется, поэтъ, сказавшій въ это время желчно:

> Державинъ спитъ въ сырой могилѣ, Жуковскій пишетъ чепуху, И ужъ Крыловъ теперь не въ силѣ Сварить Демьянову уху.

> > \* \*

«Когда Прометей задумаль создать человъческое существо, онъ взяль у каждаго животнаго преобладающую черту его

характера, чтобъ эти черты, соединить въ нашей природѣ». Крыловъ какъ-бы задумалъ разрушить его работу. Онъ извлекаетъ особенности нашей натуры, наши слабости и недостатки, иногда достоинства, и каждую черту превращаетъ въ живой образъ. Лесть, жадность, высокомѣріе, предательство, скупость—все это оживаетъ въ яркихъ образахъ, вызывающихъ смѣхъ. Дѣйствительность и фантазія уживаются въ этомъ мірѣ. Мѣшокъ въ углу разсуждаетъ, и мы слышимъ его ворчливый голосъ. Муравей тянется на возу съ сѣномъ, думая, что его видитъ весь свѣтъ, между тѣмъ какъ онъ «дивитъ только свой муравейникъ». Скупой умираетъ отъ истощенія силъ надъ золотомъ. Вотъ въ баснѣ «Бѣдный Богачъ» несчастный тащитъ одинъ за другимъ червонцы изъ кошелька, не смѣя ни одного истратить, чтобы не исчезло богатство. Крылову фортуна тоже сказала:

«Вотъ кошелекъ тебъ: червонецъ въ немъ—не болъ. Но вынешь лишь одинъ, ужъ тамъ готовъ другой».

Не такова-ли была природа его таланта? Но не будучи скупымъ, онъ не былъ и расточителенъ. Осторожный мудрецъ, онъ умълъ пользоваться своими червонцами, но не спъшилъ таскать ихъ безъ счету. Въ басияхъ его говоритъ всегда мудрость. Она требуетъ во всемъ осторожности, но не застоя однако. Просвъщенье и трудъ-это два его кумира. Гуманность, сочувствіе слабому сопутствують ему везді. Крыловъ всегда на сторонъ обиженнаго. Онъ преслъдуетъ невъжество и произволь. Взятки составляють бользнь, бывшую до нашего времени почти неизлечимою. Крыловскій «пушокъ на рыльцѣ» сталь смущать покой многихь. Его басни въчны. Это «неувядаемые цвъты поэзіи», хотя самъ Крыловъ ничего не читалъ, «кром Всемірнаю Путешественника, разсчетной книги и календаря», какъ подшутилъ одинъ изъ его друзей и горячихъ поклонниковъ. Но кромъ общечеловъческаго, вънихъ есть родное, русское, есть въ небывалой мъръ. Каждая басня егоурокъ человъчеству, урокъ своему народу и въ то-же время источникъ неисчерпаемаго паслажденія.

Въ сказкъ покойнаго сатирика совъсть попадаетъ въ сердце «маленькаго русскаго дитяти», и «будетъ маленькое дитя боль-

шимъ человъкомъ, и будетъ въ немъ совъсть большою совъстью. И исчезнутъ тогда всъ неправды, коварства и насилія, потому что совъсть будетъ не робкая и захочетъ распоряжаться всъмъ сама». Въ началъ этого пути стоятъ басни.

«Что онъ говорилъ?» спрашиваетъ митрополитъ Макарій въ своей рѣчи на открытіе памятника Крылову: «говорилъ то, что можетъ говорить человѣкъ самаго здраваго смысла, практическій мудрецъ, и въ особенности мудрецъ русскій. Братья соотечественники! договаривать-ли, что еще завѣщалъ намъ безсмертный баснописецъ? Онъ завѣщалъ любовь, безграничную любовь ко всему отечественному, къ нашему родному слову, къ нашей родной странѣ и ко всѣмъ началамъ нашей народной жизни... Итакъ, развивайте ваши молодыя силы и способности, воспитывайте и укрѣпляйте ихъ во всемъ прекрасномъ, обогащайте себя разнородными познаніями, откуда-бы они ни приходили, старайтесь усвоить себѣ всѣ плоды общеевропейскаго, общечеловъческаго образованія. Но зачѣмъ? затѣмъ, помните, чтобы все это добро, вами пріобрѣтенное, принести въ жертву ей, вашей родной матери—Россіи».

Такъ прекрасно поясняетъ просвъщенный митрополитъ завътъ Крылова въ духъ гуманности, любви, общественнаго согласія и терпимости. Всякій раздоръ, всякая непріязнь и нетерпимость не только чужды были Крылову въ личной его жизни, но и осмъяны имъ въ басняхъ. Слъпоту литературныхъ партій осмъялъ онъ въ «Прихожанинъ»; развратное и злое направленіе, съющее вражду въ странъ—въ баснъ «Сочинитель и Разбойникъ»; гибельную силу раздора—въ баснъ «Алкидъ». Не слъдуетъ забывать никогда и въ общественной жизни его «Гребня». Увы, «теперь имъ чешутся наяды».

\* \*

Иванъ Андреевичъ Крыловъ скончался въ четвергъ, въ 7 ч. 45 м. утра, 9 ноября 1844 года, 76 лътъ 9 мъсяцевъ 7 дней отъ роду.

Въ объявлении о подпискъ на памятникъ Крылову князь Вяземскій писалъ: «Памятникъ Крылову воздвигнутъ будетъ

въ Петербургъ. И гдъ-же ему быть, какъ не здъсь? Не здъсь родился поэтъ, но здъсь родилась и созръла слава его. Онъ быль собственностью столицы, которая делилась имъ съ Россіей. Не былъ-ли онъ и при жизни своей живымъ памятникомъ Петербурга? Съ нимъ живали и водили хлъбъ-соль дъды нашего покольнія, онъ-же забавляль и поучаль дітей нашихь. Кто изъ Петербургскихъ жителей не зналъ его, по крайней мере съ виду? Кто не имель случая любоваться этимъ открытымъ широкимъ лицомъ, на которомъ отпечатлъвалась сила мысли и отсежчивалась искра возвышеннаго дарованія? Кто не любовался этою могучей, обросшею съдыми волосами львиной головой, не даромъ приданною баснописцу, который также повелитель звёрей; этимъ монументальнымъ, богатырскимъ дородствомъ, напоминающимъ намъ запамятованныя времена воспътаго имъ Ильи-богатыря? Кто, и не знакомый съ нимъ, встрътя его—не говорилъ: «вото дъдушка Крыловъ!» и мысленно не кланялся поэту, который быль близокъ каждому русскому». Больше полу-въка назадъ, при жизни самого баснописца, съ его-же устнаго разсказа, была паписана г-жою Карлгофъ статья о немь для детей въ журнале «Звездочка». Къ этой статье эпиграфомъ служили стихи, которыми мы закончимъ біографію баснописпа:

> Какой-то чародъй, какъ говоритъ преданьс, Ключъ къ тайнъ нравиться въ волшебный ларчикъскрылъ— Его могло открыть одно лишь дарованье; Крыловъ нашъ просто взялъ – да и открылъ.



## Продаются во всёхъ книжныхъ магазинахъ изданныя Ф. Павленковымъ

## СОЧИНЕНІЯ А. С. ПУШКИНА.

| 1) | Полное собраніе всёхъ | сочиненій въ о | дномъ  | томъ, съ портрет. |
|----|-----------------------|----------------|--------|-------------------|
|    | Пушкина, гравировани. | В. Матэ, и бі  | ограф. | очеркомъ, состав- |
|    | леннымъ А. Скабичевск | имъ, 2-е изд   |        | і р. 50 к.        |

- 3) Полное собраніе въ 10 инижнахъ (съ портр. и біогр.) 1 > 50 >
- Полное собраніе стихотвореній и беллетристических в произведеній въ прозъ, съ портр. и біографіей (въ
- 6) Большой альбомъ къ «Сочин. Пушкина» (портретъ и
  - 44 иллюстраціи съ подписями). Въ красной папкъ 1 » 50
- 7) Малый альбомъ къ «Соч. Пушкина». Тѣ-же иллюстраціи, но меньшаго формата и рѣзанныя на деревѣ лучшими граверами. Пѣна въ коленкоров. переплетѣ. 1 > 25 >

Желающіе им'ять "Сочиненія Пушкина" на лучшей глазированной бумаг'я прибавляють из цізнамь изданій № 1 и 2-й по 50 к. За переплеты одногомнаго изданій (ито желаеть) прибавляется:

за покрытый шагреневой бумагой—40 коп.; за покрытый французскимъ каленкоромъ съ золотымъ тисненіемъ—1 р.; за 5 шагренев. переплетовъ 10-томнаго изданія—1 р. За 5 роскошныхъ переплет.—2 р. Вотъ планъ 10-томнаго изданія "Сочиненій Пушкина", издан.

Вотъ планъ 10-томнаго изданія "Сочиненій Пушкина", издан. Ф. Павленковымъ. Первые четыре тома посвящены стихотвореніямъ, следующіе четыре—прозе, и наконецъ последніе два —

перепискъ поэта и его біографіи:

Томъ І. Поэмы и сказки.— Томъ II. Баллады и легенды. Романъ: "Евгеній Онъгинъ".—Томъ III. Повъсти. Драматич. произведенія. Лирич. стихотворенія (оды, элегія, сатиры и эпиграммы).— Томь IV. Лирич. стихотворенія (антологія, описанія, вдилліи, пъсни, думы, альбомныя стихотворенія и посланія).—Томъ V. Романы и повъсти.—Томъ V. Романы и повъсти. —Томъ VI. Романы и повъсти. Драматическіе этюды.—Томъ VII. Историческіе очерки (Исторія Пугачевскаго бунта и пр.). Автобіографическіе матеріалы и воспоминанія.—Томъ VIII. Путешествіе въ Эрзерумъ. Журнальныя статьи. Мелочи.—Томь IX. Біографія Пушкина. Письма Пушкина отъ 1816 до 1825 г.—Томъ X. Письма Пушкина отъ 1826 г. до 1837 г. Алфавитный указатель ко всёмъ 10 томамъ.

Порядовъ произведеній Пушкина въ однотомномъ изданіи Ф. Павленкова тотъ-же, за исключеніемъ біограф. очерка, пом'т

щеннаго тамъ не въ концъ, а въ началь.

Продаются во всъхъ книжныхъ магазинахъ. Главный же складъ въ инижномъ магазинъ П. В. ЛУКОВНИКОВА, Спб., Лештуковъ пер., д. 2.

## ЗАДУШЕВНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

Сборникъ разсказовъ для дѣтей и юношества.

п. засодимскаго.

2 тома съ 130 рисунками М. Малышева.

Содержаніе 1 тома: Ночь на Новый годъ.—Слепой изъ Данилова.—Бедный Христосъ.—Два выстрела.—Передъ печкой.—Высокій татаринъ.—Исторія двухъ елей.—Алхимикъ.—Заговоръ совъ.

Содержаніе 2 тома: Дочь угольщика.— Ванюшкинъ садъ.— Неразлучники.— На большой дорогъ.— Повъсть о хлъбъ. — Вовка.— Рыжій графъ.

Цѣна каждаго тома въ папкѣ 1 р. 50 к., въ каленкоровомъ переплетѣ—2 р.

## ХОРОШІЕ ЛЮДИ.

Сборникъ разсказовъ В. Острогорскаго, съ 44 рис. художниковъ В Шпака и М. Малышева.

СОДЕРЖАНІЕ: Дорого янчко въ Христовъ день.— Скряга.— Георгъ Краббъ. – Дѣтство Гете.— Сестра Шура.— Дядя Черный.— Могильщикъ Груббъ — Семейная тайна. — Тирольская дѣвушка. — Чарльзъ Дяккенсъ. — Деревенскій скрипачъ. — Съ Новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ. — Наталья Борисовна Долгорукая. — Она уѣзжала куда-то далеко. – Два друга (изъ дѣтскихъ воспоминаній И. С. Тургенева). — И. С. Тургеневъ (біографическій очеркъ).

Цвна 2-го изданія въ папкв 1 р. Въ переплетв-1 р. 50 к.

### ДВАДЦАТЬ БІОГРАФІЙ

## ОВРАЗЦОВЫХЪ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

СЪ ПОРТРЕТАМИ.

Для чтенія юношества. Составиль В. Острогорскій.

Содержанів: Вмюсто предисловія. О томъ, что такое сочиненіе, и кого называють образиовым писателемь. 1. М. В. Домоносовъ.—2. Д. И. Фонъ-Визинъ.—3. Г. Р. Державинъ.—4. Н. М. Ка. рамяннъ.—5. В. А. Жуковскій.—6. И. А. Крыловъ.—7. А. С. Грибоёдовъ.—8. А. С. Пушкинъ.—9. А. Н. Майковъ.—10. А. В. Кольцовъ.—11. М. Ю. Лермонтовъ.—12. Н. В. Гоголь.—13. Д. В. Григоровичъ.—14 И. А. Гончаровъ.—15. А. Н. Островскій.— 16. И. С. Тургеневъ.—17. Н. А. Некрасовъ.—18. Ө. М. Достоевскій.—19. А. Ө. Писемскій.—20. Гр. Л. Н. Толстой.

2-е изданіе. Ціна 50 к. Въ папкі —75 к., въ переплеті – 1 р.

# влуждающие огоньки.

Сборникъ дътскихъ разсказовъ

### С: БАЖИНОЙ.

Съ 44 картинками. Спб. 1889 г. 215 стр.

Содержаніе: Бѣглецъ. — Татьяна Острожная. — Мотька — Счастливчикъ. — Счастье. — Доброе дѣло. — Деревенщина. — Родное гнѣздо. Цѣна 1 р. Въ пацкѣ—1 р. 25 к., въ переплетѣ—1 р. 60 к.

## РОБИНЗОНЪ.

ЕГО ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНІЯ.

### ГЕЙБНЕРА.

Переводъ съ нѣмецкаго.

Съ 107 рисунками. С.-Петерб. 1891 г.

СОДЕРЖАНІЕ: Робинзонъ въ родительскомъ домф -- Пофадка Робинзона въ Лондонъ. - Первое плаваніе Робинзона въ Гвинею. -Второе плаваніе въ Гвинею. Въгство Робинзона. Робинзонъ дълается въ Бразиліи плантаторомъ.—Робинзонъ тдетъ въ Гвинею.— Островъ и обломки корабля - Робинзонъ много разъ посъщаетъ обломки корабля. — Робинзонъ приспособляется — Маленькая повздка Робинзона. - Начто радостное и начто странное. - Первая годовщина пребыванія на островів - Робинзонъ продолжаеть знакомиться съ островомъ. – Жатва. – Новые планы. – Робинзонъ создаетъ себв некоторыя удобства. - Повздка вокругъ острова. - Робинзонъ ловить козъ. - Новое открытіе. - Робинзонь деласть еще открытія. -Робинзонъ открываетъ пещеру. - Новая высадка дикарей. - Неудачное происшествіе. - Новые планы путешествія - Сонъ и происшествіе, оказавшее большое вліяніе на ходъ жизни Робинзона. - Робинзонъ ближе зпакомится съ дикаремъ. - Робинзонъ въ роли учителя.-- Приготовленіе къ повздкв на родину Цятницы. - Жаркій день. — Счастливая встрвча. — Домъ Робинзона населяется. — Новые планы. — Испанецъ и отецъ Пятницы отправляются на родину этого последняго. — Совершенно неожиданное происшестніе. — Прибытіе второй лодки съ заговорщиками. -- Пленники. -- Сражение изъ-за корабля. — Отъйздъ. — Обратное путемествіе. — Пиринеи. — Робинзонъ на родинъ.-Повздка Робинзона младшаго на островъ.-Исторія колоніи, образовавшейся на Робинзоновскомъ остров'в - Праздникъ и возвращение домой.

Цена 30 к. Въ папке-40 к. Въ переплете-60 к.

### Учебныя руководства и пособія.

Рывачева. Съ 197 рисун. Ц. 1 р. 50 к. ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРІЯ. А. Заблоцкаго. Съ 300 чертежани. П. 60 к. КУРСЪ МЕТЕОРОЛОГІИ И ЕЛИМАТО-ЛОГИИ. Профес. Ліснаго Инстит.Д. Ла-чнеова. Съ 192 рис. и 6 карт. Ц. 2 р. ОСНОВАНІЯ ХИМИЧ. ТЕХНОЛОГІИ. В. Селевнева. Съ 70 рис.Ц. 1 р. 50 в. ПОЛНЫЙ КУРСЪ ФИЗИКИ. А. Гано. Ф. Павленвова, Съ 604 рис. Ц. 2 р. КРАТКАЯ ФИЗИКА. М. Герасимова. Съ 385 рисун. и 214 задачани. Ц. 1 р. П. 1/66 енда. 2-6 над. Ц. 6 в популярная химия. Н. Вальберда РУКОВОДСТВО Къ. ЦЕРКОВНО-СЛАВЯН-СКОМУБУКВАРЮ". Т. Л. убенца. Ц. 16 в. УЧЕВНИКЪ ХИМИИ. А. АЛЪЖЕДЕН. КНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНЬЯ ЦЕРКОВНО-СКОМУБУКВАРЮ". Т. Л. убенца. Ц. 16 в. УЧЕВНИКЪ ХИМИИ. А. АЛЪЖЕДЕН. КНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНЬЯ ЦЕРКОВНО-СКЪВ ВЕНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНЬЯ ЦЕРКОВНО-СКЪВ ВЕНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНЬЯ ЦЕРКОВНО-СКЪВ ВЕНИГА ДЛЯ ОБУЧЕНЬЯ ЦЕРКОВНОгена. 96 рис. и 140 задачъ. Ц. 2 р. ОВЩЕПОНЯТНАЯ ГЕОМЕТРІЯ. В. Потоцваго. Съ 143 фиг. Ц. 40 в. ПРАКТИЧЕСКІЙ ВУРСЬ ФИЗІОЛОГІИ. рисунками. Ціна въ одной книга 5 р. СБОРНИКЪ АРИОМЕТИЧЕСКИХЪ ЗА-ДАЧЪ. Лубенца. 7-е изданіе. Ц. 40 в. чальной школь. Т. Лубенца. Ц. 15 к. учельникъ географіи для город. учельнуъ пеографіи для город. учельнуъ и петенева, Сърно. Ц. 30 к. методика ариометики. С. Житметодива ариопетиви. С. жит-кова. 3-е кв. Ц. 75 к. СБОРНИКЪ АРИОМ. ЗАДАЧЪ СЪ УЧИ-ТЕЛЕМЪ. Прихожене къ "Методива ариопетик". С. Житкова. Ц. 40 к. СБОРНИКЪ САМОСТОЯТ. УПРАЖНЕНИЙ ПО АРИОМЕТИКЪ. Задачнить для уче-никовъ. С. Житкова. 2-е изд. Ц. 25 г. ЭПИЗОДИЧЕСКИ КУРСЪ ВСЕОБЩЕЙ ВИНИЗОДИЧЕСКІЙ БУРСЬ БОЛОВІЦЕЙ ИГАВОПИСАНІКИ. ТАВИТРАВСЬКІЇ ЗІВИВОВІВ ЗІ НАПІЗІДНАЯ АЗБУКА. Ф. Павленкова. Съ 800 рис. 10-е нед. Ц. 20 в. объяснення кова. Съ 800 рис. 10-е нед. Ц. 20 в. объяснення къва. Нагілядной АЗБУКА. Ф. Павлен вова. 7-е нед. Ц. 15 к. объяснення кіл. Ц. 35 к. 4) Систем. Събденія о знак. препинакія. Ц. 35 к. 4) Систем. Събденія о знак. препинакія. Ц. 35 к. 4) Систем. Събденія о знак. препинакія. Ц. 35 к. 4) Систем. Събденія о знак. препинакія. Ц. 35 к. 4) Систем. Събденія о знак. препинакія. Ц. 35 к. 4) Систем. Събденія о знак. препинакія. Ц. 35 к. 4) Систем. РОДНАЯ АЗБУВА. Ч. ПАВДОВЬВЬЯ, ТО ВВД. СЪ 200 рвс. Ц. Б. В.
АЗБУВА-КОПЪЙКА. Ф. Павденкова.
7-е над., 12 стр. 100 рвс. Цана 1 в.
НАГЛЯДНО-ЗВУБОВЫЯ ПРОПИСИ. Ф. рис.). Пана каждой книжен 8 к.

БУРСЪ НАЧАЛЬНОЙ МЕХАНИКИ И НАШЪ ДРУГЪ Кинга для чтелія въ Рикачева. Съ 197 рисун. Ц. 1 р. 50 к. — школъ и дома. Барона Н. А. Корфа 15-е изд. съ 200 рис. Ц. 75 п. ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ХРЕСТОМАТІЯ. А. Тарнавскаго. Для назм. учебн. заведеній н млад. влассовъ гимназій, Съ 125 рисунками. 4-е изд. Ц. 60 г. НАЧАЛЬНАЯ РУССКАЯ ГРАММАТИКА. Н. Бучинскаго. Ц. 30 к. бенца. Ц. 50 к. ЦЕРКОВНО - СЛАВЯНСКІЙ БУКВАРЬ. СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ. А. Карывова. Ц. 20 в. «Замътки для учителя», обучающаго по этой инимив-10 к. РУССКОЕ СЛОВО.А. И в в л о в в. Хресто-Вурдовъ Сандерсона. Переводъ д-ра Фридберга Переработавъ руссиния про-фессорами. Въ 2-хъ частяхъ со многими АЗБУКА ДОМОВОДСТВА и ДОМАШНЕЙ ГИГІЕНЫ. Сост М. Клима. Ц. 75 в. 300 ПИСЬМЕН. РАБОТЪ Задачи для упражненій въ письмі для 8-хъ отді-леній начал. школы Н Корфа. Ц. 15 в. ПЕРВОНАЧ. ПРАВОПИСАНІЕ. Дивтовни и грам, правила. Н. Корфа. Ц. 12 в ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО СЪ ФИЗИКОЙ М. Герасимова. Съ 96 рис. Ц. 50 в СБОРНИКЪ АЛГЕБРИЧЕСКИХЪ ЗА-ДАЧЪ. М. Савицваго. Ц. 40 в. ПЕРВЫЯ ПОНЯТІЯ О ЗООЛОГІИ. Поля Бера. Переводъ подъ ред. проф И Мечникова. 845 рис. 2-е изд. Ц 1 р Въ пацкі 1 р. 20 к., въ переп. 1 р 50 к. КРАТКІЙ КУРСЬ БОТАНИКИ. М. Сіявова. Съ 118 рис. Ціна 50 к СБОРНИКЪ ЗАДАЧЪ ПО РУССКОМУ ПРАВОПИСАНІЮ. Разиграева: Десять раскрашен. картъ. Ц. 30 к ОЧЕРКИ НОВЪЙШЕЙ ИСТОРІИ I в. горовича. 5-е изд. 52 портрет. Ц. 2 р. Ф. ОБЩЕДОСТУПНОЕ ЗЕМЛЕМЪРІЕ. А. АГЛЯДНО-ЗВУКОВЫЯ ПРОПИСИ. Ф. ОБЩЕДОСТУПНОЕ ЗЕМЛЕМЯРІЕ. А. Павленьова. 1), ЖЪ РОДНОМУ СЛОВУ" Унинскаго (400 ркс.). 2) "КЪ АЗБУКЪ БУНАКОВА" (400 ркс.). 3) "КЪ АЗБУКЪ БУНАКОВА" (400 ркс.). 3) «КЪ 
"ПЕРВОЙ УЧЕБНОЙ КНИЖКЪ" Паудьсова (430 ркс.). 4) КЪ "РУССКОЙ АЗОГОРОЛНИЧЕСТВО. Практическіе совѣты
БУКЪ" Водоковова (470 ркс.). 5) ОБПІЯ НАГЛЯН(НО - ЗВУКОВЫЯ ПРОПИСИ (въ другимъ вабукамъ) (464 жарт и 82 рис. Цвна 1 р. 25 ж.

### Литература, публицистива и завоновѣлѣніе.

біографіей и 500 письмами. Подное собраніе въ 1-мъ томв и въ 16 томахъ. Ціна 1-тоннаго и 10-тоннаго изданія Переплети въ 50 и и 1 р. одна и та же: бева карт.—1 р. 50 и. Съ СОЧИНЕНІЯ Н. В. ШЕЛГУНОВА 44 вартии.—2 р. 50 к. На дучней бу-мага—на 50 к. дороже. За переилети: для 1-томнаго изданія-40 к. и 1 р. Для 10-томнаго (5 перев.) 1 р. и 2 р. СОЧИНЕНІЯ ПУШКИНА, Полное собраніе стихотвороній и вся беллетристика BE Eposh, Be 1 rows. Cz diorpadień, nopтретами, и пр. Ц 1 р. Съ нарт.—2 р. СТИХОТВОРЕНІЯ ЦУПІКИНА. Полное собраніе съ портретани, біографієй и пр. Въ одномъ томъ (770 стр.) Ціна бесь пр. 55 однову току (170 стр.) до п. вортин.—1 р. 50 н. ВОЛЬШОЙ АЛЬБОМЪ въ "Сочиновіять Пуменна". 44 напрострація съ поднисями и портретомъ. Ц. въ панка 1 р.50 к. МАЛИЙ АЛЬВОМЪ въ "Сочисніямъ Пушиниа. Та же идиострація, по мень-шаго формата. Разани на дерева. Ц. въ коленкор. нерешлетъ—1 р. 25 к. КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА. Повъсть *Пушкина.* Роскошное изданіе съ 188 рис. II. 60 в. Въ напив-75 в. въ нерен. 1 р. COUNTERIS FIREA YCHEHCKAPO, C. BPIOXO HETEPBYPPA, A. BAXTIADOBA. портретомъ автора и статьей Н. М ихайловскаго. Ц. за два тома-3 р. Переплеты въ 50 к. и въ 1 р. СОЧИНЕНІЯ А. М. СКАВИЧЕВСКАГО. ВОЛЬНАЯ ЛЮВОВЬ. Гагіоначескій ре-Критич. очерки, публицист. этюды, яв-мант. П. Мантегацца. Ц. 50 к. браніе въ 2 большихъ томахъ 3 р. во ва. Ціна 35 к. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННАГО МНЪНІЯ въ ВЯТСКАЯ НЕЗАБУДКА. 2-е язд. Ц. 75 к. государственной живни. Профес. Голь ИСТОРІЯ КНИГИ НА РУСИ. А. В а х-

дендорфа. Ц. 75 ж.

СОЧИНЕНІЯ ПУШКИНА Съпортретами, СОЧИНЕНІЯ Ө. РЕШЕТНИКОВА. Въ томахъ. Съ портретомъ автора и статьей М. Протоповова. Цзив 2 р. 50 к.

тонахъ. Съ портр. автора и стат. Н. М и-кай ловскаго. Цзна за оба тома 3 р. Въ мерен. 3 р. 50 в. и 4 р. ГУРГЕНИВЪ О РУССКОМЪ НАРОЛЪ.

Съ портретомъ Тургенева. Ц. 15 к. Въ ПОИСКАХЪ ЗА ИСТИНОЙ, Макса Нердау. Перев. Э. Зауеръ. Ц. 2 р. ВЕСЪДЫ О ЗАКОНАХЪ И ПОРЯДКАХЪ.

С. Горянской, Ц. 15 кон. ЗАКОНЫ О ГРАЖДАНСКИХЪ ДОГОВО-РАХЪ, общепонятно излежениие и объясненине. Составиль В. Фарманов.

свій. Изд. 4-е. Ц. 1 р. 25 в. НОВЪЙШІЕ РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ. Хрестоматія для старших влассовъ гимназій и внига для домаш. чтонія. А Цвіткова. Съ портретами. Ц. З р. ОЧЕРКИ САМОУПРАВЛЕНІЯ С. Пря-

влонскаго. Ц. 2 р. ВОРЬБА СЪ ЗЕМЕЛЬНЫМЪ ХИЩНИ-ЧЕСТВОМЪ, Бытовне очерви И. Тямощеннова. Ц. 1 р.

Ціна 1 р СЧАСТЬЕ И ТРУДЪ. И. Мантогацца. Ц. 75 в.

терат. характеристики. Цзна за все со- НАШИ ОФИЦЕРСКІЕ СУДЫ, Ф. Павлен-

TIADOBA. COMHOR. DEC. IL 1 D. 50 E.

Русланъ и Людинла. Съ 8 вартинвами, ц. 10 в. — Касназскій плѣнникъ. Съ 3 варт Русланъ и Людимля. Съ 3 вартинами, д. 10 ж.— Кариласкій затанникъ. Съ 3 варт., д. 3 ж.— Братья Разбойники. Съ 3 варт., д. 2 ж. — Бахчисарайскій фонтанъ Съ 3 варт., д. 3 ж.— Цмганм. Съ 3 варт., д. 3 ж.— Полтава. Съ 5 варт., д. 6 ж.— Сназка о царт Салтанъ. Съ 2 варт., д. 2 ж.— Сназка о полъ. Съ 2 варт., д. 2 ж.— Сназка о золо лотомъ втушитъ. Съ 2 варт., д. 2 ж.— Сназка о золо лотомъ втушитъ. Съ 2 варт., д. 2 ж.— Сназка о рыбантъ и рыбитъ. Съ 2 варт., д. 2 ж.— Евгеній Онтгинъ. Съ 11 варт., д. 20 ж.— Графъ Нуминъ. Съ 3 варт., д. 2 ж.— Дминъ въ Коломитъ. Съ 2 варт., д. 3 ж.— Мадимъ въ Коломитъ. Съ 2 варт., д. 3 ж.— Мидимъ въ Коломитъ. Съ 3 карт., д. 3 ж.— Мидимъ въ Съ 2 карт., д. 3 ж.— Мидимъ въ Съ 2 карт., д. 3 ж.— Мидиръ во времи чумы. Съ 2 карт., д. 2 ж.— Каменный гостъ Съ 3 варт., д. 3 ж.— Пиръ во времи чумы. Съ 2 карт., д. 2 ж.— Руслана. Оъ 4 карт., д. 3 ж.— Выстръль Съ 2 карт., д. 3 ж.— Бробовщинъ. Съ 2 карт., д. 2 ж.— Съ 2 карт., д. 3 ж.— Бробовщинъ. Съ 2 карт., д. 2 ж.— Кърт., д. 3 ж.— Гробовщинъ. Съ 2 карт., д. 2 ж.— Съ 2 варт., ц 3 к.— Метель. Съ 2 карт., ц 3 к.— Гробовщивъ. Съ 2 карт., ц 2 к.— Станціонный смотритель Съ 3 карт., ц. 3 к.—Барышия-крестьянка. Съ 2 карт. г 4 к.—Пиновая дама. Съ 3 карт., ц. 5 к.—Дубровскій. Съ 5 карт., ц. 10 к.—Арап Петра Велинаго. Съ 3 жарт., ц. 6 к.— Капитанская дочна Съ 11 карт., ц. 20 к.— Исторія Пугачев. бунта. Съ мног. жарт., ц. 20 к.—Всѣ позмы. Съ 21 карт., ц. 25 к.— Всѣ сназни. Съ 6 карт., ц. 10 к.—Всѣ баляады и легенды. Съ 4 карт., ц. 10 к Всѣ драмат. произведенія. Съ 17 карт., ц. 20 к.— Повѣсти Бѣлиина. Съ 7 кар ц. 10 к.—Всь письма Сь 26 портретами, ц. 25 к.

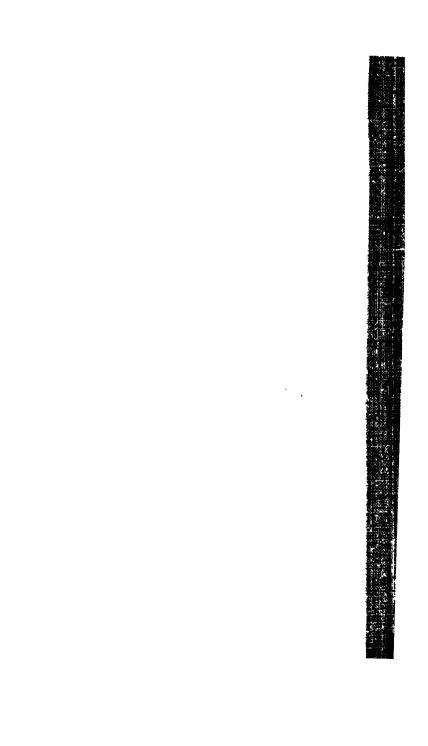

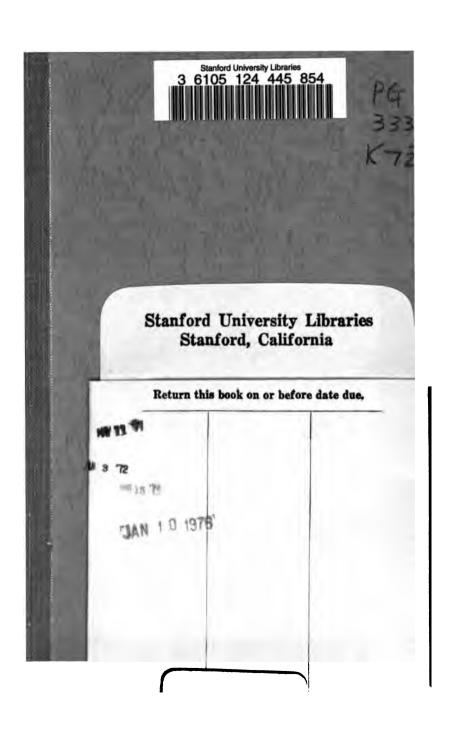

